Tooches u Tepyerobuna.





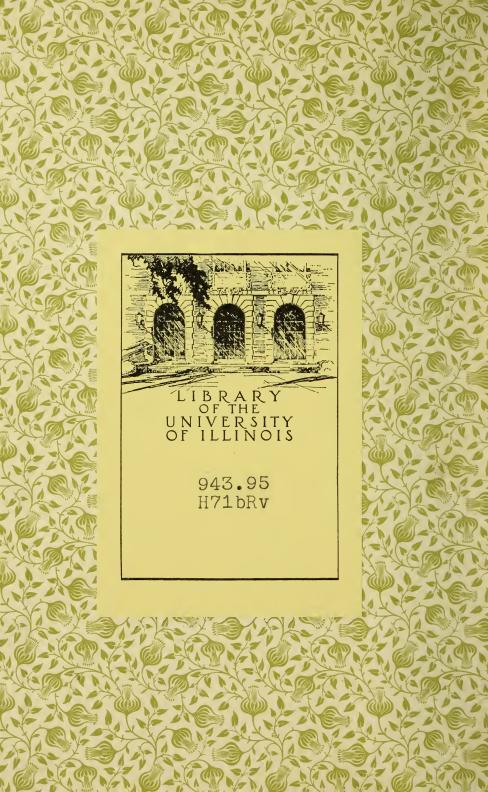





## ІОСИФЪ ГОЛЕЧЕКЪ.

# БОСНІЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЗА ВРЕМЯ ОККУПАЦІИ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ЧЕШСКАГО

А. Вознесенскаго.



Дозволено цензурою. Москва 18-го мая 1902 года.



Josef Holecek



943.95 H716Rv

#### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|       |                                                          | cmp. |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
|       | Предисловіе автора                                       | 1    |
| I.    | Первое свъдъніе. — Омеръ                                 | 4    |
| II.   | Лука Грбешичъ. — Чехи и оккупованные                     | 13   |
| III.  | О путешествіи въ оккупованныхъ земляхъ                   | 25   |
| IV.   | Одно хорошо. — Картина нравовъ. — Господинъ Фельдбаба и  |      |
|       | госпожа Фельдбабова                                      | 34   |
| V.    | Торговля                                                 | 51   |
| VI.   | Бой противъ имени сербъ и кириллицы                      | 69   |
| VII.  | Требинь.—Требиньскій табакъ                              | 82   |
| /III. | Вдоль черногорской границы.—Политика противъ Черногоріи. | 97   |
| IX.   | Билечъ Хозяйственныя реформы Аграрный вопросъ            | 116  |
| Χ.    | Аграрная исторія оккупованныхъ земель                    | 149  |
| XI.   | Глава соціально-политическаго содержанія                 | 226  |

Digitized by the Internet Archive in 2014

## Предисловіе 1) автора.

Двадцатъ лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ Австро-Венгрія на берлинскомъ конгрессѣ получила отъ европейскихъ государствъ мандатъ на временное обладаніе Босніей и Герцеговиной, пока эти земли не будутъ успокоены и упорядочены. Въ этомъ обладаніи Австрія получила то, чего давно домогалась, —въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ была вынуждена часть своей земли уступить Италіи. И нужно было ожидать, что за свою задачу она возьмется серьезно и съ достоинствомъ и на оккупованныхъ земляхъ покажетъ, какъ она умѣетъ управлять, просвѣщать, обогащать — словомъ: какъ умѣетъ сдѣлать счастливымъ народъ, подпавшій подъ ем управленіе.

Читали мы уже много панегириковъ по адресу Австро-Венгрін за то, что она будто бы выполняеть свою задачу въ оккупованныхъ земляхъ очень умъло. Хвалоръчниками преимущественно были сараевскіе, вънскіе и пештскіе оффиціозы. Но похвалы, какъ и порицанія оффиціозовъ, обыкновенно, мало значатъ. Гораздо болъе имъло значенія то обстоятельство, что панегирикамъ вторила и значительная часть европейской печати: нъмецкой и въ особенности англійской; а временами слабъйшій отголосокъ ея проникалъ и въ французскую публицистику. Боснійское правительство радовалось тому, что въоккупованныя земли прівзжали иностранные писатели, журналисты, политики, туристы - въ одиночку или компаніями; указывало имъ на свое искусство управлять и ни-разу не попалось въ просакъ. Вст, попользовавшіеся правительственным тхлтбомъ—солью въ формт какихъ-либо выгодъ и услугъ, всъ поддавшіеся внушеніямъ лицъ, приставленныхъ къ тому правительствомъ, выносили изъ Босніи и Герцеговины самыя лучшія впечатлюція, которыя потомъ и распространяли дома печатью и словомъ. Боснійское правительство представлялось имъ не только ласковымъ и услужливымъ, но и щедрымъ.

<sup>1)</sup> Предисловію къ оригиналу "Bosna a Hercegovina za okupace", предшествуєть послъсловіє книги "Na Černou Horu", изъ-за экономіи оставленное нами безъ перевода.

Переводиикъ.

И нужно признаться въ томъ, что не все, благодаря матеріальной помощи сараевскаго правительства, вышедшее въ свѣтъ о Босніи и Герцеговинѣ за время оккупаціи, было литературно-нецѣннымъ хламомъ. Такъ напр. книга Генриха Реннера «Durch Bosnien Hercegovina kreuz und quer» (Berlin, 1896) останется хорошимъ путеводителемъ именно вслѣдствіе того, что она служитъ рекламою о боснійскомъ правительствѣ.

Иначе звучали справки о боснійскихъ дѣлахъ въ независимой славянской печати, исключая только польскихъ и великохорватскихъ газетъ, всюду проявлявшихъ спокойствіе о дёлё оккупацій. Въ Чехахъ только правительственные органы по обязанности всегда были хвалоръчниками оккупаціи, Чешской же народной печати принадлежитъ неотъемлемая слава за то, что всецъло, безъ различія партій и направленій, она стояла за интересы и нужды обывательства оккупованныхъ земель. Въ этой единогласной точкъ зрънія чешской публицистики на данный славянскій вопросъ обнаруживается сила и зрълость славянской мысли чешскаго народа. Чехи, члены австровенгерскихъ делегацій, уже цёлый рядъ лёть выступають на форумъ парламента съ ръчами объ отпошеніяхъ въ оккупованныхъ земляхъ и являются самоотверженными выразителями томленій, желаній и жалобъ боснійско-герцеговинскаго обывательства. Практически этимъ не достигнуто ничего. Но нравственное значение того факта, что изъ всъхъ народовъ габсбургской державы только единый чешскій народъ выступаетъ смълымъ, прямымъ и послъдовательнымъ заступникомъ оккупованнаго обывательства, огромное. Этотъ фактъ, уже замъченный всюду на Балканахъ, расширяетъ тамъ свъдънія о чешскомъ народъ, возбуждаетъ довърје къ нему, и значительно приблизилъ чеховъ къ сла. вянскому Востоку. Впоследствін объ этомъ будеть сказано нодробиве.

Я считаль бы большимъ несчастіемъ, если бы у чешскаго народа ослабъла та живая внимательность, съ какою опъ доселъ относится ко всъмъ балканскимъ дъламъ, также и къ Босніи съ Герцеговиной,—и не столько для народовъ балканскихъ, сколько для самого чешскаго парода. Дъло клонится къ тому, что грядущая судьба и чешскаго народа будетъ ръшена не на домашней чешской почвъ, но на Балканахъ, —ръшена будетъ на долгія лъта и, можетъ быть, на всегда. Все зависитъ отъ того, какъ поставитъ себя чешскій народъ къ стремленіямъ на Балканы того великаго историческаго потока, который получилъ названіе «Drang nach Osten». Наша точка зрънія на него уже дана: это—точка зрънія славянской посполитости, составляющей единственную почву, на которой всъ меньшіе славянскіе народы могутъ сохранить свое бытіе и доказать, что и они тоже знають о своемъ историческомъ призваніи.—что ихъ призваніе—способствовать, вопреки напору непріятельскаго потока, торжеству правды, справедливости и свободы. такъ чтобъ эти драгоцъныя блага были

собственностью не только славянь, но и всёхъ другихъ народовъ, безъ различія происхожденія и цеёта, народности и вёры—всёхъ народовъ, которые страстно желають и оказываются достойными этихъ благъ.

До сихъ поръ чешскій народь илфиялся этою точкою зрвнія; ему остается только желать, чтобы каждый въ отдельности чехъ проникся убъжденісмъ въ томъ, что эта точка зрвнія— правильна и благодътельна, что чехъ не можеть измѣнить ей, если желаетъ оставаться върнымъ самому себъ.

Съ этой точки зрѣнія и я смотрю на вещи. Это—вовсе не точка зрѣнія какого-либо славянскаго эгонзма, подъ знаменами котораго роились бы, каждый для себя, эгонзмы второстепенные: чешскій, польскій, хорватскій и т. д. Эта точка зрѣнія покоится на почвѣ сознанія того, что всѣ народы, домогающіеся правды и справедливости. должны взаимно помогать одинъ другому; каждый народъ взаимно долженъ быть ораторомъ, заступникомъ и охранителемъ другого. Это—точка зрѣнія любви къ правдѣ и политической нравственственности, точка зрѣнія политическаго альтруизма.

Все это я счелъ нужнымъ высказать прежде, чъмъ приступлю къ выполненію задачи, которую намѣтилъ себѣ. Хочу представить подробное и наглядное обозрѣніе различныхъ отношеній въ оккупованныхъ земляхъ, освѣтить и ихъ причины, которыхъ нужно искать не только въ оккупаціи и у оккупованныхъ, не въ періодѣ только настоящемъ, но и въ цѣломъ политическомъ, соціальномъ и хозяйственно-бытовомъ прошломъ оккупованныхъ земель. Все, о чемъ я буду сообщать, не будетъ совершенно повымъ для читателя, слѣдящаго за текущими нолитическими вопросами и происшествіями изо—дня въ день. Миновать этихъ вещей нельзя, потому что безъ нихъ картина оказалась бы неполною. При томъ надѣюсь, что мнѣ удастся и на многія извѣстныя читателю вещи бросить то освѣщеніе, при какомъ онѣ могутъ быть правильно понятыми.

### Первое свъдъніе. — Омеръ.

Въ Гружи, дубровницкой пристани, я сѣлъ въ экипажъ и поѣхалъ въ городъ. Дорогою извощикъ поворачивалъ ко мнѣ голову и предлагалъ различныя гостинницы. Я отказывался.

«Стало быть, останетесь у насъ въ Дубровникъ, господару?» вывъдывалъ извощикъ.

- «Нътъ, поъду въ Требинъ».

«Въ Требинъ?! Тогда поъдемъ вмъсть, господару!» подговаривался онъ.

— «Можно. А сколько возьмете?»

«Двѣнадцать златых» 1) господару», сказаль извощикъ сладкимъ, но тихимъ голосомъ. Очевидно, самъ онъ стыдился того, что запросилъ много.

- «Пріятель, вы должны говорить со мной, какъ съ здѣшнимъ, со своимъ, а не какъ съ швабой <sup>2</sup>). Какъ не стыдно за три—четыре часа ѣзды запрашивать столько!»
  - «Ну, дайте десять!»
  - «Не дамъ, мой дорогой!»
  - «Дайте восемь!»
  - «Не дамъ».
  - «Дешевле никто не повезеть вась. Это цена для здешнихъ!»
- «Но я не дамъ и столько. Сяду въ омнибусъ и доъду за 2 златыхъ».

«Господару», началъ усердно просить извощикъ, «если желаете за 2 зл. до Требина, я поряжу для васъ другой возокъ, но не омнибусъ. Я не могу взять меньше 8 зл. богъ свидътель—не могу! Но еслибы вы захотъли ъхать съ Омеромъ, не заплатили бы больше. Хотите ъхать съ почтеннымъ турчиномъ?

<sup>1)</sup> Златой-народное названіе австрійскаго гульдена.

<sup>2)</sup> Объясненіе этого слова—ниже, въ самомъ текстъ.

- «Хочу, и миз особенно пріятно будеть зхать съ почтеннымъ

турчиномъ. Но кто этотъ Омеръ?»

«Извощикъ одного аги 1) изъ Требина. Магометанскіе господа въ Герцеговинъ, еслибы вы знали, всегда имъли большую любовь къ конямъ, а въ Босніи еще больше. Нынѣ аги и беги 2), съ тѣхъ поръ, какъ имъютъ у себя оккупацію, очутились на мели; и обстоятельства заставляють ихъ осматриваться, какъ бы загнать въ свой кошелекъ нѣсколько златыхъ. Понакупали себѣ въ Вѣпѣ старыхъ экипажей и, при помощи своихъ людей, пробавляются заработкомъ фіакристовъ. Однако, своихъ великолъпныхъ коней они берегутъ для парадовъ. юпацкихъ состязаній и войнъ съ черногорцами. Если бы вы поъхали на богатырскомъ конъ, то — на явную смерть; потому что развѣ возможно такому коню цѣпляться по герцеговинскимъ скаламъ такъ, какъ умъетъ цъпляться и легкій человъкъ, родившійся на нихъ? Но аги и беги и не допустили этого. Съ своими конями они какъ-бы срослись. Конь для нихъ-первый другъ, какъ-бы членъ семейства. Они воснитали въ Герцеговинъ такую конскую породу, единственную въ міръ! Герцеговинскій конь — мелкій, но выносливый, крѣпкій, смирный какъ осель, но умный, ой какъ умный! Только не говорить. Но какъ пришли тъ господа изъ Въны, и герцеговинскій конь сталъ портиться».

Я подумалъ про себя: Вотъ еще какой врагъ оккупаціи! Только слишкомъ ужъ преувеличиваютъ эти люди! Даже и въ искаженіи

норова герцеговинскихъ коней обвиняють вънскихъ пановъ!

- «Какъ же портятъ коня?» спросилъ я.

— «Неразумнымъ племенъпіемъ. Они, еслибы вы знали, пренебрегаютъ всъмъ, что застали въ Боспіи и Герцеговинъ, —пусть это животное, пусть человъкъ. Весь герцеговинскій скотъ мелкій, по добрый. Несмотря на то, вънскіе паны принуждаютъ хозяевъ водить самокъ къ большимъ и тяжелымъ жеребцамъ или быкамъ, приведеннымъ ими въ нашу землю. Они говорятъ, что хотятъ улучшить породу скота; а на самомъ дълъ этимъ только губятъ и уничтожаютъ скотъ. Герцеговинцы ропщутъ, потому что такая насильственная случка скота равняется мору: едва 10 матокъ изъ 100 остаются живыми. Но кто отказывается вести свою кобылу или корову къ казенному племеннику, за каждый случай штрафуется 10 злат.».

Эго сообщеніе о неудачномъ племененіи скота я призналъ правдоподобнымъ, потому что цезарскій королевскій племенникъ такимъ же образомъ искоренилъ въ Чехахъ прекрасныя домашнія породы

коней-нетолицкую и хрудимскую.

— «Ну, добра! А что же тъ аги и беги? Какъ они относятся къ конскому вопросу?»

2) Бегъ-крупный помъщикъ, дворянинъ.

<sup>1)</sup> Ага-мелкопомъстный дворянинъ, господинъ.

«Аги и беги хранятъ своихъ коней отъ порчи, какъ только могутъ. Они все же-господа; а наны изъ Въны...»

- «Швабы», подсказаль я: мив подумалось, что это слово вертится у него на языкъ, но онъ не хочетъ его выпустить.

Кучеръ ухватился за это слово объими руками, какъ за мячикъ, и подарилъ меня признательнымъ взглядомъ за то, что я помогъему.

«Швабы», сказалъ онъ прямодушно, «все - же боятся турокъ. Это идеть еще изъ старыхъ временъ, когда шваба, говорятъ, не смъла и подойти кътурчину. Швабы не осмъливаются принуждать турокъ; но все-же сами турки говорять, что ихъ конь теперь уже совстмъ не тотъ, какимъ былъ 20-30 лътъ тому назадъ, до прихода шваба. Теперь онъ сталъ болже рослымъ и на первый взглядъ какъ будго сталъ лучшимъ. А на самомъ дълъ далеко нътъ! И не такъ выносливъ, и не имъетъ той быстрой и доброй души, и не такъ легокъ на ходу. Но при всемъ этомъ еще сталъ привередливымъ, какъ молокопоекъ: хочетъ всть только мягкое свно и зерновой кормъ. Пока не было швабовъ, говорять турки, герцеговинскій конь могь ъсть стебель чертополоха, какъ осель; могь переносить голодъ и жажду, могъ оставаться подъ открытымъ небомъ-подъ дождемъ и снъгомъ; быль учень, какъ годжа 1), а своего хозянна любиль, какъ собака. Все это теперь измѣнилось!»

- «Но какъ же измънилось, если турчинъ обороняется отъ измъны, а шваба не ссорится съ нимъ и къ измънъ конской породы

не принуждаеть?»

«Это вы скоръе могли бы выяснить, чъмъ я. Но это—такъ. Какъ будто швабы измънили землю, воздухъ и воду, — какъ будто они чего-то швабскаго подмёшали въ источники, въ персть земную, въ пищу, -- какъ будто чего-то швабскаго раструсили по воздуху, а человъкъ вдыхаетъ въ себя, какъ зимницу <sup>2</sup>). Не только эта нъмая тварь, а и людское племя искажается въ Босніи и Герцеговинъ съ тъхъ поръ, какъ пришли швабы».

— «Но отъ другихъ причинъ», строго замѣтилъ я, чѣмъ у коней и скота. Людей никто, конечно, не принуждаетъ нарушать особенности своей рассы. А если добровольно нарушають ее, то вину въ

этомъ нельзя слагать на швабовъ».

«Если не порошкомъ швабы отравляютъ воздухъ и воду, то отравляють ихъ своимъ дыханіемъ», убѣжденно отвѣтилъ мой собесѣдникъ, показывая видъ, что онъ ни на-волосъ не преувеличиваетъ того, о чемъ говоритъ. «Мы часто здёсь толкуемъ объ этомъ и удивляемся. Герцеговинцы у насъ, какъ дома. Эти дъла мы обсуждаемъ и вмъстъ съ ними; но къ узлу придти не можемъ. Знаемъ отца,

2) Лихорадку.

<sup>1)</sup> Первокурсникъ-студентъ.

знаемъ и его сыновей. Отецъ еще — какъ гора высокій, — какъ сильный, черноволосый, черноусый, черноокій, смуглолицый, — какъ будто изъ камня вытесанный. Сынъ же, рожденный во время оккунаціи, уже и ростомъ ниже на цѣлую голову, и вдвое слабѣе; волосы пецельнаго цвѣта, а лицо ужъ не каменное, а брамборовое (картофельное) и опущенное. У старшихъ людей, имѣющихъ потомковъ изъ временъ до оккунаціи и послѣ оккупаціи, между дѣтьми то же поразительное различіе. Ночему такъ, господару? Слыхали-ли вы о чемъ-нибудь подобномъ гдѣ въ другомъ мѣстѣ? Не знаете-ли, почему это?»

Ничего я не отвътилъ, только пожалъ илечами. Я хотълъ остаться въ сторонъ: знаю-де, по не буду заявлять о себъ и объяснять. Фактъ, о которомъ я услышалъ, казался миѣ совсѣмъ незагадочнымъ. Оккупація привела въ Боснію и Герцеговину русый типъ; а онъ, въ течении 20 лътъ, не могъ не смъщаться съ темнымъ домороднымъ. Но потомъ, когда въ следующие дни я разговаривалъ объ этомъ предметъ съ самими герцеговинцами и босняками, они тоже подтверждали наблюдение моего дубровницкаго фіакриста. Это явленіе не прошло мимо и ихъ вниманія. Разсуждали о немъ, обмънивались своими взглядами и результатами наблюденій и пришли къ тому выводу, что домородная смуглая расса лишается своей оригинальности и силы вследствіе простой близости людей, приведенныхъ въ землю оккупаціею. Говорили объ общензвъстныхъ случаяхъ — такихъ, когда совершенно отсутствовала возможность тълеснаго общенія оккупачниковъ съ домородною женою, —до сихъ поръ такое общеніе составляеть только р'вдкое исключеніе, — а все же на д'втяхъ и такой женщины, рожденныхъ во время оккупаціи. можно видъть вев признаки упадка рассы. Во многихъ округахъ при рекрутскомъ наборъ теперь уже нельзя найти положеннаго числа молодежи, годной къ воинской службъ. Требуемый ростъ еще имъютъ, но слабы и узки.

Въ томъ, что причины вырожденія юго-славянь, отданныхъ той цивилизаціи, какую приносить на югъ Австрія,— не однѣ физіологическія, не сводятся только къ половымъ сношеніямъ двухъ рассъ, не дающихъ при скрещиваніи лучшаго потомства, чѣмъ онѣ сами, или хотя бы преимуществъ сильнѣйшей изъ обоихъ участвовавшихъ рассъ—я уже сомнѣваюсь. Не происходитъ это также только отъ одной перемѣны жизни, мѣстожительства и питанія. Туть—главное дѣйствіе причинъ нравственныхъ. Какъ здоровое яблоко портится, когда оно лежитъ вмѣстѣ съ гнилымъ, хотя бы и не соприкасаясь съ нимъ, такъ и здѣсь природная сербская расса подвергается порчѣ, переносимой на нее присутствующею ипородною рассою. А это потому, что уже самымъ предчувствіемъ опасности ближайшихъ сношеній еще болѣе подвергаются ей.

Подобное вырожденіе смуглой рассы въ значительно-большей мѣрѣ встрѣчаемъ въ Хорватіи и въ меньшей въ Далмаціи. Выцвѣтающій, но еще не русый, типъ постепенно подходитъ къ Балканамъ. Но приближеніе его означаетъ не усовершенствованіе первоначальной рассы, но вырожденіе ея, потому что онъ самъ — продуктъ вырожденія. Этотъ типъ поступаетъ не собственною своею природною силою, но физическимъ напоромъ силы, находящейся за нимъ и толкающей его впередъ съ тѣмъ, чтобы прокладывать ей дорогу. Плаха, толкающая сербскую рассу и сама въ свою очередъ испытывающая толчки винта,который медленно, по правильно и систематически ввинчивается въ нее, это — Австрія; а винтъ — Дейчляндія 1). «Drang nach osten» — вотъ установившійся терминъ для обозначенія этого напора.

Постепенный отступъ сербскаго типа равносиленъ постепенному напору типа нъмецкаго. Нътъ нужды глубоко копаться въ жизни сербскаго народа и искать другихъ скрытыхъ причинъ его упадка. Именно вырождение сербскаго типа, замътное каждому и на первый взглядъ, объясняетъ и все остальное: упадокъ жизни общественной, духовной и хозяйственной.

Что сербскій народъ въ борьбъ съ западною культурою, предносимою ему нѣмцами на острів копья чрезъ голову Австріи, не побѣждаетъ. но шагъ за шагомъ уступаетъ—этотъ фактъ не подлежить сомнѣнію и въ интересахъ самого сербскаго народа нельзя заслонять его. Фактъ этотъ должны принять во вниманіе призванные вожди сербскаго народа: его будители и просвѣтители. Считающимся съ этимъ фактомъ представляется двоякая возможность лучшаго оборота дѣла, имѣющаго наступить въ близкомъ или отдаленномъ будущемъ: или оплакивать свои основныя начала и сны о собственной культурѣ и исторической задачѣ, встать добровольно подъ распростертыя знамена нѣмецкой культуры, принять ея оружіе, приказанія, распоряженія и пролагать ей дорогу на востокъ людскими пралесами Балканъ, или же поступить совершенно на оборотъ: проникнуться созпаніемъ собственной своей культурной и политической задачи, развернуть надъ своими головами знамя собственныхъ идеаловъ, намѣтить себѣ собственныя цѣли и полагать удачный отпоръ первому направленію, такъ чтобъ ему и дорога на востокъ была преграждена.

Оба эти направленія им'єють въ сербскомъ народ'є своихъ приверженцевъ, такъ что весь сербскій народъ разд'єляется на два лагеря,

<sup>1)</sup> Чехи переводять нъмецкое названіе Deutschland словомь "Нѣмецко", австро-руссы: "Нѣмеччина". Общеупотребительный въ Россіи терминь "Германія" по отношенію къ нѣмецкой землѣ нельзя считать удачнымъ.

взаимно другъ друга преслъдующіе. А этимъ раздѣленіемъ уже совершенно облегченъ напоръ «Drang'y пасh Osten», который уже въ самомъ этомъ раздѣленіи сербскаго народа имѣетъ своего удачнаго союзника. Борьба между сербами и хорватами, принадлежащими, пока еще не нарушена въ нихъ связь помѣсью чужой крови, къ сербской рассѣ и сербскому тину; борьба между католическою пронагандою и православіемъ; борьба между письмомъ латинскимъ и кириллицею; борьба между Обреновичами и Петровичами Негошами—все это составляетъ отдѣльные эпизоды той великой борьбы, которая, будучи разрѣшена такъ или иначе, будетъ имѣть огромное значеніе для всего стараго свѣта, въ особенности же для южныхъ и западныхъ славянъ и другихъ народовъ, сопряженныхъ съ ними судьбою въ одну историческую систему.

Первое направление имъетъ усерднаго, не пренебрегающаго никакимъ орудіемъ, помощника въ жидовствъ, торговый и спекулятивный духъ котораго жадно вторгается въ новыя земли, которыя раньше были совершенно заперты отъ него. За жидовствомъ беззаботно поскакала легкая мадьярская каваллерія, которая мечтаеть о распространенін мадьярскаго могущества и недопускаеть даже воспоминанія о Варнъ 1) и Магачъ 2). Но въ организаціи этого направленія состоитъ также и все австро-венгерское славянство, изъ среды котораго только чехи собственнымъ трудомъ дошли до убъжденія, и то еще недостаточно яснаго, въ томъ, что эта организація—не къ добру славянства и что нужно заблаговременно отъ нея освободиться. Изъ австроугорскихъ славянъ прямо на балканскую арену приглашены хорваты, -- въ особенности же такъ называемые великохорваты, которыхъ прежде велъ покойный Анте Старчевичъ, а ныих ведетъ ихъ докт. Франкъ. Послъдніе ръшительно, прямо и всецьло присоединяются къ строю Drang'a nach Osten и являются откровенными и неумолимыми врагами чистой сербской рассы, ведуть противъ нея прямую войну и на обломкахъ сербства, съ соизволенія Drang'a nach Osten, замышляють соорудить великохорватскую державу, зависимую отъ него. Только имъ вполнъ ясно, что это направление стоитъ въ противоръчіи съ общеславянскимъ интересомъ каждаго славянскаго племени, а вслъдствіе этого они столь же большіе противники славянской мысли, какъ и ръшительные поборники Drang'a nach Osten. Часть молодой хорватской интеллигенціи, иначе понявшей Drang nach Osten, была заглушена и убита пересиліемъ земляковъ, фанатически воодушевленныхъ Drang'омъ. Едва удалось ей возвысить свой голосъ въ литературъ и публицистикъ, какъ уже была принуждена къ молчанію.

Между тъмъ, оккупація, въ продолженіе болье 20 льтъ не усно-

<sup>1)</sup> и 2) Сербско-венгерскія войны при Варнъ и Магачъ.

коившая оккупованнаго народа, сдѣлала большіе успѣхи въ другомъ отношеніи. Она выполнила чрезвычайно много для ослабленія сербской рассы, мѣнающей Drang'y. Успѣхи оккупацін въ этомъ направленіи не ограничиваются только Босніей и Герцеговиною, но отражаются и на сербскомъ королевствѣ. Послѣдствія же этихъ успѣховъ для самого Drang'a очень важны: клыки Drang'a стали слишкомъ раздраженными, такъ что онъ не можетъ даже и помыслить отстать отъ дѣла, по его мнѣнію, уже начатаго. Во всѣхъ дѣятеляхъ оккупаціонной армады, дотеперешними успѣхами ея возбуждена увѣренность, что путь оккупаціи — правильный, а орудія ея — удачны. Оккупація не можетъ добровольно уйти съ поля дѣйствіи и не уйдеть до тѣхъ поръ, пока уступаетъ ей сербская расса.

Однако, нужно задаться вопросомъ: что составляетъ истинную причину этой уступки? Составляетъ ли ее дъйствительно неодолимый перевъсъ армады аккупачниковъ и песпособность уступающей рассы?

О сербской рассъ извъстио, что она очень щедро одарена: физическая и исихическая природа ея богата. Турецкое порабощеніе не обезсилило ея; оно дало только отдыхъ, чтобы набраться свъжихъ силь, которыя блистательно засвидьтельствованы 100 льть назадь величественною революціею въ Сербіи и славными, побъдоносными войнами Черпогорін. Пенять на слабость и гинлость сербской рассы было бы безразсудно. Причипу уступки сербской рассы нужно искать въ другомъ. Она заключается въ томъ, что сербская расса слишкомъ увлеклась своими удалостями и вплоть до самой оккупаціи съ дътской наивностью смотръла на всъхъ тъхъ радътелей, которые встали въ вооружении подъ ея окнами. Считала ихъ такими претендентами на свою руку и сердце, съ которыми можно кокетничать, и изъ нихъ выбирать по своему желанію. Но, въ своихъ дъвичьихъ снахъ о счастьи, ей и въ голову не пришло того, что каждый изъ претендентовъ въ отдъльности и всъ вмъстъ они были ея главными непріятелями. Она не имъла паблюденія надъ ихъ жизнію настоящею и прошедшею, не уяснила и не проникла ихъ конечныхъ стре-мленій и цълей. Спялъ ли кто изъ нихъ предъ ней шляпу, похвалиль ея красоту, польстиль ли ей — и она уже млѣла въ блаженствъ, какъ бы загипнотизированная. Увы, такое ухаживаніе убожить ее и надмъваетъ! А между тъмъ эти претенденты уже обдумали ея паденіе и приготовились передавать ее обезчещенною изърукъ въ руки!

Сербская расса ожидала отъ нихъ только добра во всѣхъ отношеніяхъ, а зла вовсе не чаяла. Въ идеалистическомъ пареніи мысли, къ чему сербская расса особенно склонна, она отдалась иллюзіямъ что съ запада придетъ къ ней просвѣщеніе, свобода и благобытъ. Девизы запада; достигавшіе ея слуха, наполняли ее вдохновеніемъ. Въ своей довѣрчивости, она даже и не старалась подумать о томъ,

расширяють ли ея претенденты у себя дома истипное просвѣщеніе, свободу и благобыть. Вожди сербской рассы совершенно забыли объ изученіи жизпи и исторіи родственныхъ народовъ, подпавшихъ уже той участи, которой на встрѣчу теперь смотритъ сербство. Въ особенности исторія чешской жизпи—прошлой и настоящей—могла бы дать имъ неоцѣнимое поученіе.

Наконецъ, не пужно скрывать и того, что въ фактѣ довърчивости сербской рассы къ претендентамъ съ запада было много душевной лъпости, много примитивнаго самолюбія, расплывавшагося въ безпримърномъ самоудивленіи и тъмъ заграждающемъ самой себѣ путь здороваго развитія.

Вообще же, какъ немыслимо то, чтобы оккупація добровольно оставила начатое дѣло и не отважилаєь бы на все, лишь бы довести свое дѣло до конца, такъ же точно и донынѣшнія уступки сербской рассы нельзя считать непоправимыми. Поправка возможна. Вполнѣ возможно, что сербская расса воспрянеть и снова пріобрѣтеть потерянныя позиціи, такъ что антропологическіе признаки нынѣшняго похода нѣмецкаго запада на славянскій востокъ останутся только свидѣтелями событій нашего времени. Но съ другой стороны, почему бы не могъ повториться и въ сербскихъ земляхъ печальный примѣръ чешскаго парода? Развѣ духовныя начала стоятъ въ непремѣнной зависимости отъ началь рассовыхъ?

Исторіи народовъ нельзя предписывать маршрутовъ. Послѣ русскотурецкой войны всюду думали, что Черногорія окончательно сыграла свою задачу и что послѣ юнацкой жизни настанетъ для нея юнацкая смерть, которой будетъ предшествовать недолгое и безславное прозябаніе. Между тѣмъ эта малая земля чѣмъ дальше, тѣмъ очевиднѣй, сказывается на сербскомъ Піемонтѣ. Она стала средоточіемъ сербскихъ идеаловъ, изгнанныхъ изъ своихъ сербскихъ краевъ; стала единственною надеждою сербской рассы, которая при своихъ уступкахъ тѣснится около стѣнъ и вышинъ Черной Горы, ожидая здѣсь разрѣшенія своей судьбы.

На Корзу, главной дубровицкой улицъ, мой фіакристь увидаль «почтепнаго турчина Омера», о которомъ раньше говорилъ мпъ. Къ нашему экипажу подбъжалъ молодой мужчина съ воинственнымъ взглядомъ. Въ разговоръ извергалъ ръчь по частямъ. Онъ тотчасъже подрядился довести меня до Требита за 2 зл., но съ условіемъ, что вмъстъ со мною поъдетъ требинскій купецъ Лука Грбешичъ. Я не имълъ ничего противъ этого; напротивъ былъ еще радъ его обществу.

Уговорились, подали взаимно руки. При этомъ Омеръ полъзъ за поясъ, вынулъ кошелекъ, тряхнулъ имъ и открылъ.

«Э-во теби копаре», сказаль онь, подавая мий златникъ.

Я смутился тъмъ, что турчинъ предложилъ мнъ задатокъ («копа-

ра» — задатокъ), ничего не купивъ у меня. Чтобы не брать задатка и не обидъть его, я сказалъ: «Не треба ми твое копаре, о Омере, сваки Турчинъ ее безъ копаре поштенъ» (не надо. Омеръ, мнъ твоего задатка, потому что каждый турчинъ и безъ задатку честенъ).

«Гвала теби» сказаль Омеръ признательно и быстрымъ кивкомъ

головы привътствовалъ меня.

Когда мы отъбхали, я спросилъ своего фіокриста, какъ бываетъ

у нихъ съ той «копарой».

«А это нынъ въ Герцоговинъ стали такіе порядки: когда шваба беретъ въ займы, то этимъ онъ какъ бы оказываетъ честь своему довърителю; а когда шваба что-нибудь покупаетъ, то задатокъ долженъ дать ему тотъ, у кого онъ покупаетъ, а не онъ самъ—покупающій».

«Подводники» (обманщики)! подумалъ я про себя.

## Лука Грбешичъ. — Чехи и оккупованные.

Въ 4 часа по полудни Омеръ былъ уже на условленномъ мъстъ; и съ нимъ Лука Грбеничъ.

Я уже сказаль, что взглядь у Омера быль воинственный, а рфчь отрывочная. На первый взглядь онь не производиль особенно пріятнаго впечатлівнія; но все же легко было замітить, что за суровою оболочкою его скрывается доброе и здоровое ядро. Со мной его сближало уже то, что я не приняль отъ него «копары» и воздаль по-хвалу магометанской честности. Сидя на козлахь. Омерь оживленно и съ удивленіемъ на меня посматриваль. Когда же мы вступили въ разговоръ, онъ часто отмалчивался и склоняль свою голову. Было ясно, что опъ соображаль и его голось становился мягче.

Лука Грбешичь быль пожилымъ мужчиной сербскаго типа турецкой школы. Говорилъ свободно, спокойно, равномърно. Своихъ воззрѣній и мыслей онъ не скрываль, излагаль ихъ прямо, и всегда находилъ для нихъ подходящее и пепредосудительное выражение. Искусству такъ выражаться сербы научились у турокъ. Но это искусство дёлаетъ ихъ страшно непріятными для воспитанныхъ западнымъ іезуитизмомъ народовъ, которые не выносятъ прямого слова, а видять въ немъ [въ особенности если говорить на-прямикъ такой человъкъ, за которымъ они пе признаютъ этого права] пъчто вызывающе-дерзкое, какъ бы насмъшку и порицаніе, что-то такое, что режеть и палить ихъ. Поэтому нынешние оккупачники пылають ненавистью къ этому сербскому поколънію турецкихъ временъ: не водять съ нимъ совъщаній, не могуть сносить его. не могуть и заискать у него. Какъ объщанія, такъ и угрозы, на людей этого (турецкаго) покольнія мало дъйствують. Они научились терпьть и ожидать; терпъли бы и ждали бы до суднаго дня и переждали бы династіи и государства. Ничемъ они не утепиаются, ни даже плодами своей работы, потому что уже обтерпълнсь настолько, что

уже не покрасиветь лицо, если коснется его чужая рука. Нътъ ничего для нихъ такого, что могло бы ихъ разочаровать, или хотя бы надломить. даже только нарушить спокойствіе. Всегда одинаковые: мирные, духовно уравновъшенные; говорять мало, по всегда правду. Но при этомъ они-вовсе не герои правды. Героевъ правды скоръе найдете тамъ. гдъ все тонетъ во лжи и фарисействъ. Тамъ, послъ долгихъ періодовъ, родятся одинокіе апостолы правды, несущіе правду и имъющіе смълость провозглашать ее и идти за нею на смерть. И неръдко, дъйствительно, правда стоить головы. Иначе дъло обстоить у этихъ славянъ, воспитанныхъ Востокомъ. Они не провозглашаютъ правды. но запросто говорятъ ее: не машутъ ею около себя, какъ бы буздоганомъ (булавою), но подаютъ её прекрасно, хитро закрытою, какъ она еств въ своемъ природномъ колоскъ. Иногда эта оболочка на первый взглядъ понравится, иногда не обратитъ на себя вниманія; но лишь стремительно коснешься ея, какъ уже раскроешь ее и видишь предъ собою: правду! Некрасивая, непріятная, горькая и скучная правда была закутана въ ту терпкую обертку, которая своимъ видомъ приводила въ заблужденіе! Въ іезуитскихъ земляхъ апостоловъ правды, когда таковой появится, побиваютъ камнями, распинають, сожигають и затёмь надолго успокоиваются; здёсь же, у народовъ греко-восточной цивилизаціи, гдъ правда выступаетъ въ случайныхъ, часто запутанныхъ, аллегорическихъ и сказочныхъ формахъ. не легко сбыть ее съ рукъ. Если не можешь посадить ее въ переднемъ углу своего дома. хотя бы она и противоръчила тебъ, то она спокойно уйдеть отъ твоего порога къ порогу сосъда, пойдеть дальше и выше, даже очень далеко и очень высоко. Если же потомъ пошлешь за ней скорохода, агента правокатера, чтобы сжечь ее, или довести до неосторожнаго слова, принужденъ будещь тяжко раскаиваться: твои послы возвратятся съ позоромъ. Ту правду никоимъ образомъ нельзя довести до формальной неосторожности, чтобы при помощи софизмовъ навлечь на нее обвинение, при которомъ правда могла бы быть посаженою подъ замокъ тюрьмы, если не въ домъ сумасшедшихъ. Правда -- всюду очевидна, по неосязаема, вслъдствіе чего многіе боятся ея, какъ заразы.

«Что влечетъ васъ въ нашу печальную Герцеговину?» спросилъ

меня Лука Грбешичь, достаточно уже осмотръвшій меня съ боку.
— «Хочу посмотръть на Боснію и Герцеговину, какъ онъ преусићваютъ подъ австрійскимъ управленіемъ, въ чемъ достигли прогресса, какъ здѣсь цивилизуются и учатся по-нѣмецки».
«Послалъ васъ кто-нибудь?» снова спросилъ Лука, измѣривъ меня

своими глазами.

— «Нътъ. Ъду по своей охотъ и на свои деньги».

- «Не будете ли жалъть денегь, если не увидите у насъ всего такимъ. какъ представляете себъ?»

— «Я напередъ пичего не представляю. Желаю, чтобы вашему народу было хорошо; но хочу видьть и освъдомиться о томъ, какъ •ему живется и нотомъ уже составлю представление о его положении».

«А къ чему вамъ это будеть? Какую пользу хотите имъть изъ того?»

-- «Лично для себя никакой пользы. Хочу знать, чтобы знать; другой цъли пътъ. За границами Босніи и Герцеговины часто встръчаень людей, бывшихъ въ вашихъ земляхъ; слышишь отъ нихъ и читаень. Всъ они дълятся на два различные табора, какъ непримиримые враги. Одни твердятъ. что оккупація сдѣлала для васъ чрезвычайно много, что она выполнила чудеса; а другіе утверждають, что она страшно повредила вамъ и ввергнула васъ въ худшее положеніе, нежели въ какомъ вы были во время турецкаго господства и что вы уже полны отчаянія и безнадежности. Гдъ правда? — въ этомъ я и хочу удостовъриться собственными глазами, чтобы, если зайдеть разговорь объ оккунованныхъ земляхъ, я могъ одному сказать: «Такъ, брать!» а другому: «Прости, брать, совсёмъ иначе!»

«Видно, что вы, чехи. — наши прямые братья, если такъ стараетесь о насъ».

«Чеси су отъ свію шваба найбольи» (чехи изъ всѣхъ швабовъ—самые лучшіе), прямодушно доложиль Омерь, достаточно наслушавшійся насъ.

— «Вотъ видите», сказалъ я сердечно, не оставляя безъ отплаты любезности Омера, «если говорить о пользъ, какую я буду имъть отъ повздии въ ваши земли, то я уже считаю великою пользою для себя и то, что теперь услыхалъ. Я уже имъю доказательства, что чехи любезны вамъ, что вы питаете къ нимъ довъріе, любовь и почтеніе. О томъ я слышаль уже на Черной Горъ». «Ахъ, вы были на Черной Горъ?» переспросилъ меня Лука съ

почтительнымъ удивленіемъ».

Австрія возбраняеть общеніе оккупованных съ Черногорією. Не смотря на то, что Черногорія находится такъ близко отъ Герцеговины, оккупованные имъють слишкомъ мало общеній съ нею вслѣдствіе запрещенія правительства. И за самыя невинныя сноше-нія оккупованнаго обывательства съ Черногорією, со стороны оккупачныхъ урядовъ <sup>1</sup>) оно подвергаются такимъ наказаніямъ, что по-същеніе Черногоріи представляется сму чъмъ-то необычайнымъ, почти такимъ же богоугоднымъ подвигомъ, какъ поломничество въ Герусалимъ. Въ этомъ отношении боснійское правительство достигнуло совершенно обратного. Оно ограничило сношенія черногорцевъ съ герцеговинцами, а вмѣстѣ съ тѣмъ чрезмѣрно возвысило черногорца въ глазахъ оккупованнаго народа. Черногорія стала для оккупованныхъ Святою Горою народной свободы. Правда, южная герцеговина всегда тянула къ Черной Горъ, такъ что въ влечении герцеговинцевъ къ Чер-

<sup>1)</sup> Урядъ-правительственное учрежденіе; урядникъ-чиновникъ.

ногоріи въ этомъ нать ничего удивительнаго. Но почтеніе, даже можно сказать-обожаніе Черной Горы, распространилось и на Боснію, которой до оккупаціи Черная Гора была совершенно чуждою. Теперь кое-гдѣ въ боснійской деревнѣ—мѣсть и лицъ изъ понятныхъ причинъ я не обозначаю—въ моемъ присутствіи уже заводился разговоръ-и о Черной Горъ. Не придавая этому никакого значенія, я дълился здёсь и своими свёдёніями о Черногоріи. Послё того босняки. относившіеся раньше ко мит только втжливо, вдругь стали ходить около меня на цыпочкахъ, уступать мий первое мисто, даже и въ присутствін своихъ старшинъ. Когда же я собрался уходить, самый старшій изъ нихъ подощель комнь, положиль свою руку на сердце, поклонился мнъ до черной земли и, къ моему великому изумленію, поцаловаль мою руку. Когда мы уходили, провожающие меня пріятели съ удовольствіемъ объясняли мнѣ то, почему я сразу сталъ для нихъ предметомъ столь необыкновеннаго почтенія, хотя я - тоже шваба, или лацманъ: именно потому, что я былъ на Черной Горф и разговаривалъ съ княземъ Николою.

Также и на Луку Грбешича и даже на Омера сообщение о томъ, что я прівхалъ съ нимъ изъ Черногоріи, произвело глубокое впечатлъніе.

— «На Черной Горф», сказаль я, попадалось мий ийсколько герцеговинских эмигрантовь. Они осуждали всй оккупованныя народности, только одних чеховъ хвалили. Чехи, говорили они, не только въ частномъ общении, но и въ служебномъ, рйзко отличаются отъ остальныхъ австрійскихъ народностей, не исключая и славянскихъ. Въ нихъ больше человъчности, больше сочувствія къ угнетеннымъ и обездоленнымъ, больше желанія помочь бъдному и заступиться за того, кому причиняется неправда. Я сообщилъ тамъ объ одномъ фактъ, чрезвычайно меня обрадовавшемъ и наполнившемъ одушевленіемъ—именно: между чехами и оккупованными настало, говорятъ, какъ-бы побратимство, тъсное душевное сближеніе т. е. не какоелибо формально заключенное дружество, но только духовное тъсное сближеніе. Это сближеніе двухъ народовъ, столь отдаленныхъ одинъ отъ другого пространствомъ, воспитанныхъ въ различныхъ культурныхъ сферахъ, отдаленныхъ между собою и върою, дъйствительно достойно удивленія, хотя и оба эти народа одного и того же славянскаго происхожденія.

«Въ характеръ и сердцъ чеховъ, дъйствительно, есть что то такое», отозвался Лука, «что приблизило ихъ и сдружило съ нами. Скажу о томъ, что это—такое. Мы видимъ, что чехи нисколько не меньше образованы и воспитаны, чъмъ и сами нъмцы. Всюду, гдъ только понадобится какая-либо серьезная работа, какая-нибудь тяжелая и отвътственная задача—всегда поручаютъ ее чеху. А что полъзы отъ этого самимъ чехамъ? Среди оккунованныхъ народовъ они, конечно,

пользуются уваженіемъ, ничютъ вліятельный на нихъ голосъ, сообравный съ ихъ опытностью; но награждены ли они но заслугамъ? Если бы это случилось, чехи встали бы во главѣ оккупаціи, которая, несомивнию, имъла бы другія послъдствія! Но чехи всюду—на второстепенныхъ мѣстахъ и даже на самыхъ подчинениѣйшихъ, нежели какъ бы то слъдовало быть по ихъ правоспособности. Здѣсь уже появилась поговорка: «окресный предстойникъ (пачальникъ округа) — хръватъ, судачъ (судья) — полякъ, надцестарь (дорожный мастеръ)—чехъ, а цестарь (дорожный работникъ) герцеговацъ». На этой общественной лѣстницѣ чехъ стоитъ ближе къ памъ; поэтому мы и напболѣе его любимъ».

— «Но что въ высшей степени утъщило меня», заговорилъ я снова, «то именно то обстоятельство, что тамошніе эмигранты въ особеппости любили чешскихъ дустойниковъ (офицеровъ) и вообще вояковъ (солдатъ). Одинъ эмигрантъ разсказалъ мий слъдующій случай. Когда онъ былъ еще дома, въ какомъ-то герцеговинскомъ городь, ему пришлось присутствовать на пирушкъ австрійскихъ дустойниковъ, которую они устроили па посрамление Черной Горы: говорили о ней такъ, какъ будго уже завтра же имъли получить ее на «габельфрыштыкъ», даже еще болъе, какъ будто бы уже съъли ее; а черногорскія скалы какъ будго уже были ничемъ инымъ, какъ костями, оставшимися послъ ихъ «мясного завтрака». На присутствовавшаго гуть въ сторонъ герцеговинца дустойники не обращали никакого вниманія, Конечно, въ ихъ глазахъ онъ и пе стоилъ вниманія, да при этомъ, безсомнівнія, они вовсе и не предполагали, что онъ понимаетъ ихъ ръчи. Но герцеговинецъ, тогда еще не протягивавшій своей ноги за предълы родины, отъ самихъ оккупачни-ковъ научился по-пъмецки хотя бы на столько, чтобы понимать дустойниковъ и высказать на ифмецкомъ языкъ ифсколько словъ такъ, чтобъ и его поняли. Онъ выступилъ впередъ и сказалъ цѣлому обществу по-нъмецки приблизительно слъдующее: «Взгляните на Черную Гору. юпаци! Неужели вы думаете, что черногорскія скалы — головки сахару. Да еслибы онъ были и такими героями, какъ вы, попадали бы вы отъ нихъ, какъ мыши отъ мышьяка. Оставьте въ поков черногорскія скалы и радуйтесь, покуда он в стоятъ мертвыми! А разбудите ихъ къ жизни—тогда горе вамъ! Попадаютъ вамъ на головы и засыплють васъ!» — Was sagt der Kerl? спрашивали одни дустойники, а другіе объясняли высказанное. И все общество, понявши смыслъ словъ герцеговинца, воспрянуло, какъ одинъ мужъ; всѣ запылали гнѣвомъ: одни схватились за сабли, другіе кричали солдатамъ, чтобы арестовали смѣльчака и отвели въ тюрьму. Въ то время въ оккупованныхъ земляхъ еще царило военное положеніе. Герцеговинецъ былъ готовъ понести жестокое наказаніе: быль взволновань, но вель себя спокойно. Онъ выска-

залъ только то, что давно уже имълъ въ сердцъ, что постоянно огоруало его. Воинская стража уже пришла. Оставалось только взять виновника, но тутъ выступилъ одинъ изъ дустойниковъ, чехъ, и обратился къ остальнымъ съ въскою ръчью. Онъ говорилъ имъ: «Господа товарищи, руку на сердце! Мы сами больше виноваты, чамь этоть герцеговинець. Мы говорили здась о Черной Гора, какъ о непріятель нашей монархін; но не имьли на то никакого права. Для насъ только тотъ непріятель, на кого намъ укажеть, какъ на непріятеля, нашъ государь. Мы сами не имжемъ никакого права возбуждать и измышлять нашему государству непріятелей. Какъ честные мужи, достойные своего званія и положенія, въ Черной Горъ мы можемъ видъть только добраго и мирнаго сосъда. Пока Черногорія не провозглашена за непріятеля, мы, какъ кавалеры, не смѣемъ говорить о ней, какъ о непріятель. Но это не все, госпола товарищи, что хочу сказать вамъ! Черная Гора-малое, бъдное, подверженное угрозамъ владъніе, а наше государство-великая держава. Сообразно ли съ честью дустойниковъ этой державы питать въ своемъ сердцъ непріязнь къ малой Черногоріи! Если хорошо посмотръть на дело, господа товарищи, то думается миж, что на Черную Гору мы должны смотръть скоръе съ почтеніемъ, чемъ съ враждебностью. Она слыветь во всемъ образованномъ мірѣ, какъ земля юнаковъ (героевъ). Дойдетъ ли дъло до того, чтобы мы помърялись въ полъ съ черногорцами — добре, помъряемся! Но если бы и поразили ихъ, то все-же не было бы у насъ никакой причины къ ненависти. Еслибы Черная Гора была провозглашена нашимъ непріятелемъ, тогда и биться съ такимъ непріятелемъ было бы нашею честью! Черная гора, господа товарищи, - пусть она пріятель или непріятельзаслуживаетъ нашего уваженія, какъ земля героевъ и воинской доблести, какъ земля, равной которой въ этомъ отношении на всемъ земномъ шаръ нътъ ни одной. И я, господа товарищи, поднимаю эту чарку за славу Черной Горы!»

— «Hoch! hoch!» кричали дустойники и звонили бокалами. Опорожнили бокалы. А этотъ достойный чехъ продолжалъ: «мы признались. госнода товарищи, въ одной ошибкъ; признаемся же и въ другой. Этотъ герцеговинецъ чувствуетъ себя за-одно съ черногорцами, а мы глубоко оскорбили его народность. Онъ вскипълъ, не могъ удержаться, и высказалъ намъ нъсколько словъ, которыхъ я уже и самъ не номню. Знать—это были такія слова, за которыя онъ, въроятно, раскаивается. Но, господа товарищи, онъ бы не высказалъ ихъ. еслибы не былъ вынужденъ къ тому нами. А вторить вызовамъ цивильныхъ господъ, господа товарищи,— пусть это остается ремесломъ цивильныхъ! Но и между цивильными такой фактъ никогда не придастъ чести. Пусть уйдетъ этотъ цивиль съ миромъ!» Герцеговинецъ былъ сохраненъ, а дустойникъ—чехъ сталъ его личнымъ, особенно

върнымъ пріятелемъ. Когда же герцеговинецъ, будучи уже не въ состояніи выносить долже оккупачныхъ урядовъ, рфинлся эмигрировать на Черную Гору, дустойникъ-чехъ проводилъ его «къ ярости цивиловъ». И такіе мужи между чешскими дустойниками—не бълыя вороны. Я не вфрилъ своимъ ушамъ и не повфрилъ бы, если бы миф разсказалъ это кто-нибудь другой, а не самъ эмигрантъ съ своей родины изъ — за даровъ оккупаціи. Мы имфемъ дома мпого дорожекъ къ войску, въ особенности къ званію дустойника; но какъ относятся чешскіе дустойники къ своей народности? Они издавна имфютъ распоряженіе, часто приводимое имъ на память, не говорить въ общественныхъ мфстахъ по-чешски. Военная музыка не смфетъ играть чешскихъ народныхъ и патріотическихъ пфсенъ. Чешскіе вояки на перекличкахъ за чешскій отвътъ одного слова «здѣ» своими старшими чинами наказываются такъ сурово, что вы содрогнулисьбы, еслибы я сталъ говорить о томъ».

«Ну, да». сказалъ на то Лука, «именно это и сблизило насъ съ чехами; мы видъли, что вы болъе даже цълыми столътіями, нежели мы десятилътіями, стоите подъ оккупаціей и еще до сихъ поръ страдаете отъ нея».

— «А что касается войска», продолжаль я, «упомянутые эмигранты не могли ничего сказать о томъ, чтобы чешскаго вояка, служащаго въ оккупованныхъ земляхъ, ограничивали въ его народныхъ чувствахъ такъ, какъ онъ ограниченъ въ этомъ дома. Я слышалъ еще отъ нѣсколькихъ чешскихъ дустойниковъ о томъ, что они переведены въ оккупованныя земли за то только, что въ своей родной землъ, особливо же въ пограничныхъ чешскихъ городахъ, не закрывали воинскимъ двойнымъ сукномъ своей чешской народности и языка. Здѣсь они чувствуютъ себя свободнѣе, чѣмъ дома, но также способствуютъ и свободѣ другихъ».

«Ну, да», подтверждаль снова Лука Грбеничъ, тряхнувъ старою головою, «все это такъ, какъ мы здѣсь и говоримъ; это насъ и сдружило съ чехами и выяснило намъ то, что они — единственная австрійская народность, съ которою мы можемъ сдружиться. Чехъ далъ бы свободу и намъ, убогимъ оккупованцамъ, если бы это отъ него зависѣло. Это мы хорошо знаемъ. Но другіе, которые пришли съ нимъ сюда, думаютъ только о себѣ, желаютъ получить здѣсь теплыя и выгодныя должности и думаютъ, что первое основаніе изъ успѣха заключается въ томъ, чтобы какъ можно болѣе увеличивать начатыя оккупаціею ошибки, — чтобы тѣснить насъ и въ нашихъ занятіяхъ, и въ школѣ, и въ храмѣ».

Послѣ короткой паузы онъ продолжалъ: «Чортъ побери! мы еще народъ признательный. Скажешь намъ ласковое слово—души наши обольешь какъ бы медомъ. За одно доброе слово мы все сдѣлаемъ:

раздадимъ, что имѣемъ и себя продадимъ; но за слово злое, за притъснение и принуждение... съ нами никто не справится!»

«Такъ». сказалъ Омеръ чрезъ плечо, «таковы влахи (т. е. православные). Влаха не бей, а только гладь,— и до пекла пойдеть за тобой».

Я имъть на языкъ вопросъ: «почему же вы не сдълали съ ними этого». Но удержался высказать, чтобы не задъть другихъ вопросовъ. Кромъ того еще не вполнъ увърился въ томъ, что оккупованное обывательство на самомъ дълъ не поддается гнёгу, какъ объ этомъ твердилъ Лука Грбешичъ.

«Въ нашихъ земляхъ», говорилъ дальше Лука, «найдете много такихъ людей, которые отъ чеховъ, особенно отъ чешскихъ вояковъ, научились по - чешски. Въ этомъ уже имъете самое красноръчивое свидътельство о дружескихъ отношеніяхъ нашего обывательства къ чехамъ!»

Объ этомъ я уже во многихъ мъстахъ своихъ сочиненій упоминалъ. Все же не могу умолчать о томъ, что особенно печалитъ меня. Чехи чемъ дальше, темъ больше, увлекаются вульгарнымъ и тривіальнымъ разговоромъ; искажають и безобразять свой языкъ всевозможными способами. Говорять неправильно, безъ нужды употребляють чужія слова, им'ть неблагородный, въ чадныхъ корчмахъ воспитанный, тонъ ръчи, пропитанный къ тому же грубыми и суровыми выраженіями и образами. Этого часто вовсе не сознають, напротивъ еще думаютъ, что выражаются прекрасно и утонченно. Значительно способствуетъ этимъ особенностимъ чешскаго говора и жизнь въ казармахъ. Къ тому-же чешскій говоръ возникъ въ періодъ самаго глубокаго униженія нашего материнскаго языка. Иностранцы смъялись надъ чешскимъ языкомъ, а выродившееся, несчастное, подлое, рабское поколъніе развило эти стороны говора. которыя такъ забавляли ихъ пановъ. Уже прошло много времени и мы, чехи, имъемъ возможность воспитать свой языкъ, имъемъ школы большія и малыя, академін, театры, имфемъ литературу и искусство; тамъ и сямъ произносять иногда наше имя съ почтеніемъ, — а мы не имѣемъ главнаго, что необходимо должно бы служить основнымъ камнемъ народнаго развитія.! Народное самосознаніе ни въ чемъ такъ не проявляется, какъ въ почтеніи къ материнскому языку. Идите въ село, въ городъ, на большую дорогу, на улицу, зайдите въ общество, гдъ чехи говорять отъ сердца, свободно высказывають все, что лежить на сердць и въ особенности когда забавляются-и вы услышите такія чудеса грубости, что они поразять васъ, какъ громомъ.

Совсёмъ иначе объясняется сербъ! О сербскомъ языке известно, что изъ всёхъ славянскихъ языковъ онъ—самый благозвучный, а въ Герцеговине и на Черной Горе и самый чистый. Каждый простой

человъкъ, крестьянинъ, настухъ, говоритъ чистымъ литературнымъ языкомъ. При каждомъ звукъ своего голоса опъ заботится о правильности и благозвучін; его говоръ правится ему самому. Вы наблюдаете, какъ опъ самъ наслаждается имъ, какъ въ каждомъ словечкъ опъ забавляется и, если слушаетъ его чужое ухо, то и оно залюбуется.

Любовь къ своему языку, по моему мивнію, должна выражаться въ томъ, чтобы правильно и хорошо говорить на немъ, имъть чутье къ его красотамъ и секретамъ творчества, мыслить на немъ, жить въ немъ и имъть въ немъ цѣлую свою жизнь. Къ несчастью! мало такихъ чеховъ, которые бы свой языкъ дѣйствительно и глубоко любили. Если и есть такіе, то ихъ нужно искать гдѣ-нибудь въ захолустныхъ горныхъ окраинахъ: не въ Кралевской Прагѣ, а въ широкихъ и далекихъ окрестностяхъ ея. Развитіе общественной жизни научило нынѣшняго чеха пользоваться чешскимъ языкомъ, но въ немъ доселѣ много механическаго, какъ будто фонографъ восироизводитъ звуки, ранѣе запечатлѣнные въ пемъ. Причину этого полагаю въ томъ, что чехи въ періодъ своего возрожденія возвращались къ своему языку съ такимъ чувствомъ, какъ будто бы этимъ самымъ они приносили жертву; но не изъ дѣйствительной, пробужденной любви къ нему. И на этой ступени опи замерзли. Общественная агитація въ продолженіи многихъ десятилѣтій научила чеха пользоваться своимъ языкомъ, но до сихъ поръ въ немъ еще не пробуждена нѣжная любовь къ языку, какую обнаруживаютъ другіе народы, въ средѣ которыхъ сербы, кажется, занимають первое мѣсто.

Тамъ, гдъ (напр. въ окупованныхъ земляхъ и въ Бокъ Которской) стояли долгое время чешскіе полки, можно и теперь встрътить домородца, болтающаго по-чешски. Но это обстоятельство нисколько не радовало меня; напротивъ служило поводомъ къ печальнымъ мыслямъ, потому что, когда я слышалъ изъ однихъ и тъхъ же устъ двоякую ръчь, то она была именно такою, какъ я охарактеризовалъ вульгарную чешскую ръчь. Считаю своею обязанностью обратить вниманіе читателя на это обстоятельство. Надъюсь, найдутся такія личности, которыя займутся исправленіемъ чешскаго говора въ Прагъ и въ другихъ городахъ, подражающихъ этимъ пражскимъ особенностямъ. Даже еслибы я и не былъ чехомъ и этотъ вульгаризмъ не касался меня вовсе, все же меня печалила бы возможность такой несообразности, какъ одинъ и тотъ же народъ ораторствуетъ и какъ онъ разговариваетъ. То, что дълаютъ чехи, заслуживаетъ полной похвалы. Въ особенности похвально то, что они дълаютъ изъ побужденій собственной мысли и чувства, что сами научились этому. Слыша издали о дъяніяхъ чешскаго народа, мы сказали бы: «этотъ народъ призванъ къ совершенію великихъ дълъ». Если же возбужденные любознательностію подойдуть ближе, къ самымъ устамъ этого народа, то

услышать изъ нихъ нѣчто такое, что стоитъ въ совершенной дисгармоніи съ его дѣяніями. Этого факта нельзя ничѣмъ другимъ объ яснить, какъ только тѣмъ, что эта дисгармонія залегла въ самой душѣ чеха новаго періода.

Объ этомъ наблюденіи я долженъ былъ сообщить въ особенности потому, что я опасаюсь, какъ бы говоръ съ пражскихъ площадей не исказилъ и нашего литературнаго языка. Въ беллетристикъ періода дурно понятаго реализма и натурализма получило господство слъдующее правило: Пиши, писатель, такъ, какъ говоритъ народъ! Отсюда: если народъ говоритъ дурно, и ты, если желаешь считаться хорошимъ писателемъ, долженъ писать испорченно, безъ вкуса и грубо!

Но возвратимся къ разговору съ Лукой Грбешичемъ.

На сообщеніе Луки Грбешича о томъ, что многіе изъ оккупованпыхъ научились говорить по-чешски отъ чешскихъ вояковъ, я отвътилъ:—«Не придаю этому большаго значенія. Мнѣ было бы пріятнѣе услышать, что чехи среди васъ учатся по-сербски. Какъ хозяева земли, вы въ правѣ требовать, что бы съ вашимъ языкомъ освоивался каждый, кто долго остается у васъ, имѣетъ среди васъ дѣло своего призванія—урядъ, ремесло. Обратное для васъ не обязательно. И у насъ, чеховъ, въ періодъ колонизаціи чужихъ интересовъ, было то же самое; но это ввергнуло насъ въ войны, отъ которыхъ чешскій народъ не освободится, покуда живъ.

— «По-моему, есть другія болье важныя стороны сближенія чеховь съ вами—оккупованными. Напр. меня интересуеть то обстоятельство, что 3—4 года сему назадъ боснійское правительство строго наказало многихъ чешскихъ урядниковъ за какія то недозволенныя отношенія ихъ къ обывательству? Можешь ли сказать мнѣ что-нибудь объ этомъ?»

«Немного. Что многіе изъ чешскихъ урядниковъ были наказаны— это правда. Но за что?—О томъ больше болтаютъ, чъмъ знаютъ чтолибо опредъленнаго. Думаютъ, что правительство искало между ними такого, кто корреснондируетъ въ «Народни Листы» и сообщаетъ чешскимъ делегатамъ нъкоторыя тайны правительства. Число наказанныхъ, какъ слышно, простиралось до 42. Высшіе урядники отдълались домашнимъ арестомъ; потомъ и средніе чешскіе чиновники должны были отбыть свое наказаніе, которое для нъкоторыхъ продолжалось до 6 недъль, въ зданіяхъ урядовъ Мостарскихъ и Сараевскихъ. Низшіе же чиновники были оставлены безъ наказанія. Вотъ и все, что мнъ извъстно».

— «Какъ подъйствовало на нихъ наказаніе? Измънились ли они послъ того?»

«Думаю, что все это была напраслина и что правительство, предполагая, что между ними есть виноватый, но не будучи въ состоянін розыскать его, наказывало силонь. О томъ, чтобы намъ хотя чешскіе урядники оказывали предночтеніе, не можетъ быть и рѣчи. Мы сознаемъ, что при своемъ подчиненномъ положеніи они и не могуть иначе дѣйствовать. Они тоже насъ быотъ, когда должны; но дѣло въ томъ, что вовсе не быотъ, когда не должны. Тѣмъ они и отличаются отъ другихъ».

— «Все же я знаю объ одномъ уродъ, происшедшемъ отъ чешской матери и творившемъ въ вашей Герцеговинъ такія злодъйства, за которыя и въ пеклъ не могутъ наказать по заслугамъ. Я слышалъ объ истомъ своемъ краянъ, который въ Гачкъ, при содъйствіи своего помощника Зеленбуга, заманивалъ черногорцевъ перейти границу и убивалъ ихъ съ тъмъ, чтобы ихъ семьи могли думать, что ихъ убивали герцеговинцы; но также онъ убивалъ герцеговинцевъ, а труны ихъ бросалъ на черногорской границъ, что бы мъстонахожденіемъ убитыхъ родичи были введены въ обманъ и думали, что умершіе пали отъ руки черногорцевъ. Такимъ путемъ онъ хотълъ поссорить герцеговинцевъ съ черногорцами. Върно ли это?»

Лука Грбешичъ не сказалъ мнѣ на это: ни «да», ни «нѣтъ»; но только улыбнулся. «Вотъ видите, и этотъ вашъ краянъ, который кажется вамъ страшнымъ извергомъ, лучше, чѣмъ здѣшній его товарищъ другой народности. То, что дѣлалъ онъ, дѣлали также и другіе. Помилуйте: честолюбивый человѣкъ, не имѣющій достаточной квалификаціи, но желающій хотя бы поториться туда, гдѣ онъ могъ бы что-нибудь значить и имѣть какую-либо силу: сколько такого народу пришло къ намъ! Да такіе люди убили бы не только герцеговинца и черногорца, которыхъ не навидятъ, но и отца съ матерью, которыхъ любятъ, лишь бы получить то, что получилъ вашъ краянъ. Но на своемъ теперешнемъ мѣстѣ, которое раньше занималъ нѣмецъ, впавшій въ немилость, вашъ краянъ завелъ не одно значительное улучшеніе. Не одна грудь уже отдохнула подъ его управленіемъ; между тѣмъ какъ его предшественникъ только тиранилъ и мучилъ. Вашъ краянъ нынѣ старается достигнуть своего только такими средствами, которыя не причиняютъ другимъ боли.

Этотъ отвътъ произвелъ на меня глубокое впечатлъніе. Больше, нежели все другое, онъ объяснилъ миъ то, что герцеговинцы и босняки во время оккупаціи подвержены жестокому угнетенію. Что же тамъ происходитъ и творится. если и такого злодъя, которому Дантъ указалъ бы въ своемъ Аду еще почетное мъсто, считаютъ еще «за лучшаго» чиновника! Вообще же, кромъ этого страпнаго случая, можно констатировать фактъ, что изъ всъхъ австрійскихъ народностей чехи составляютъ единственную народность, оказавшуюся способною воспитательницею оккупованнаго обывательства; а въ Босніи и Герцеговинъ представляютъ собою наиблагороднъйшее населеніе, ходатайствующее за идеальныя отношенія къ оккупован-

нымъ. Этимъ фактомъ котораго я нисколько не преувеличиваю и къ которому я приложилъ также и тънь, съ народа чешскаго снята клятва, которую призвали на него пресловутые чешскіе бюрократы Меттернихо-Баховскаго періода. Этотъ фактъ служитъ показателемъ самыхъ цвътущихъ культурныхъ успъховъ чешскаго народа нашего времени.

Предъ нами, совсёмъ близко, стоитъ пограничный каменный срубъ Дріено, который съ 1875 г. сталъ извёстнымъ тёмъ, что кучка первыхъ повстанцевъ долгое время облегала его. А все-таки, сколь бы поучительными ни были мёстности тамъ за границей, глазъ не можетъ преодолёть себя, чтобы не обратиться назадъ и не бросить послёдняго прощальнаго взгляда на синѣющуюся Адрію, которая разстилается на необозримое пространство за роскошною жупскою долиною, по каймѣ которой пролегаетъ значительная часть большой дороги дубровницко-требинской.

Это—одна изъ самыхъ прекрасныхъ, великолъпнъйшихъ картинъ, раскрывавшихся предъ нами на далматскомъ поморьи.

# О путешествій въ окнупованныхъ земляхъ.

Меня занималъ очень важный, но оказавшійся потомъ совершенно излишнимъ, вопросъ о томъ, пустятъ-ли меня въ оккупованныя земли. Удивительная вещь: въ сосёднихъ съ Боснією и Герцеговиною австрійскихъ земляхъ, въ Хорватіи и Далмаціи, никто не могъ сказать миѣ ничего опредѣленнаго о томъ, каждому-ли дозволенъ доступъ въ эти оккупованныя земли. Если бы меня и не пустили туда, то все же это не составило бы самого большого несчастія въ моей жизни. Я сталъ бы только бѣднѣе нечальными впечатлѣніями и опытомъ.

Нѣсколько лѣтъ сему назадъ въ «На́родныхъ Листахъ» появилась корреспонденція изъ Босніи и Герцеговины. Это была одна изъ тѣхъ, на которые такъ досадовало боснійское правительство. Эта корреспонденція заключала въ себѣ такіи извѣстія, которыхъ могъ знать только оккупачный чиновникъ. Между прочимъ тамъ было упомянуто и о моей милости — именно: боснійское правительство въ 1883 г, дало распоряженіе всѣмъ пограничнымъ четницкимъ (жандармскихъ) станціямъ, на случай, если бы и путешествовалъ въ оккупачныхъ земляхъ, слѣдить за мною и сообщить о миѣ въ Сараево немедленно, лишь только и перейду границу. Не знаю, чѣмъ и такъ интересовалъ боснійское правительство. Считаю совершенно невозможнымъ предположеніе, будто оно хотѣло восиринятствовать миѣ въ путешествіи; скорѣе и склоненъ думать, что, наоборотъ, оно желало способствовать облегченію моего путешествія.

Вследствіе этого сообщенія я быль подготовлень къ всевозможнымь случайностямь и ахаль къ герцеговинской граница, имая съ собою дорожные паспорты, какъ на дальнюю чужбину.

Лука Грбешичъ хорошо зналъ о томъ, что не будетъ остановленъ. На границъ подошелъ къ намъ четницкій стражмистръ съ книгой, перомъ и каламаромъ. Лука схватился за поясъ, гдъ каждый юго-

славянъ хранитъ свои «omnia»; но стражмистръ кивнулъ головой, чтобъ онъ не безпокоился. Затемъ онъ подалъ мит книгу и благородно предложилъ, чтобъ я записался. Въ книгъ были сдъланы рубрики: имя и фамилія; званіе; откуда и куда путь. Я перевернуль и сколько страницъ, что бы узнать, кто чаще всъхъ навъщаетъ оккупованныя земли: оказалось: торговцы и половые (кельнеры). Мнъ показалось страннымъ то обстоятельство, что никто не былъ записанъ кириллицею и я росписался этими письменами. Лука не хотълъ върить своимъ глазамъ, чтобъ кто-нибудь отважился на такой подвигъ. Но ничего не сказалъ, только поднесъ книгу близко къ своимъ глазамъ, чтобъ убъдиться въ томъ, дъйствительно-ли я тотъ самый чужеземець, съ которымъ сегодня свель его случай, и подписался тъмъ же самымъ письмомъ, которое для него священно. При другихъ обстоятельствахъ онъ не отважился бы записаться кириллицею, но теперь росписывался здась съ такимъ видомъ, какъ будго-бы и записанное предо мною имя, «Mathilde Reif, Kellnerin aus Budapest, reiset nach Trebinê» онъ принималъ за свое собственное. Онъ произнесъ это имя въ слухъ, такъ, чтобы и Омеръ слышалъ. Омеръ отпрянулъ. Стражмистръ взялъ обратно книгу, посмотрълъ на мою запись, усмъхнулся, въжливо кивнулъ мнъ головою и закрылъ книгу.

«Только что провхала», сказаль онъ Лукв и отошель. Омерь бы-

стро побъжаль въ своимъ любимымъ конямъ.

По этому поводу разскажемъ о томъ, какъ путешествуетъ въ оккупованныхъ земляхъ чужеземецъ и какъ—туземецъ.

Первоначально полицейские и политические органы въ объихъ оккупованныхъ земляхъ дълали всевозможное для того, что путешествія и остановки здъсь иноземцевъ становились для нихъ непріятными, хотя бы сами путешествепники и не были особенно подозрительными. Цалыя своры шпіонов'ь пресладовали каждаго путешественника, ходили по-пятамъ, сторожили въ гостиницахъ и даже въ частныхъ домахъ. Зашелъ ли путешественникъ въ кофейню, нъсколько шпіоновъ — прямо за нимъ. Присаживались къ его столу, смотръли ему въ ротъ, переглядывались между собою, перешептывались, дълали замътки въ своихъ записныхъ книжкахъ. Домъ, въ которомъ спалъ путешественникъ, днемъ и ночью былъ осматриваемъ полицейскими. Если путешественникъ благодарилъ за чрезмърное вниманіе или же порицаль, то назойливые стражи отвъчали ему, что такой бдительности требуеть личная его безопасность, потому что-де онъ очутился среди такихъ людей, которые ненавидятъ мужеземцевъ. Конечно, путешественникъ наскоро собиралъ свои вещи и возвращался туда, откуда приходилъ. Если бы онъ не догадался сдълать этого, то получиль бы намекъ.

Въ послъдніе же годы здъсь заведены другіе полицейскіе способы. Для такого иностранца, котораго урядники рады видъть, они сняли-

бы и голубой нокровъ неба; но и такого путешественника, который имъ непріятенъ, они уже не прогоняютъ столь нагло и безсовъстно, какъ это было раньше. Впрочемъ, этого и не требовалось, потому что лишь только путешественникъ записалея въ книгъ на границъ и сдълалъ шагъ дальше, какъ уже уподоблялся мухъ, запутавшейся въ тонкой паутинъ. Онъ не видитъ, но уже чувствуетъ, что всюду, куда-бы онъ ни обратился, падъ нимъ бдить «высшее око». Это дълается такъ. Пограничная станція тотчасъ же даеть свъдьнія телеграфомъ въ то мъсто, куда вы ъдете,—о томъ. что вы уже при-ближаетесь. Ни одна личность, никакое положение и состояние не защитять вась оть этого чрезвычайно цазойливаго вниманія. Въ каждомъ городъ вы найдете подходящій готель и чистую постель. что, какъ и на Черной Горф, составляеть заслугу правительства. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, куда путники ръдко попадаютъ и гдъ вслъдствіе этого не было никакой надежды на то. что соорудить готель частная предпримчивость, само правительство устроило готели. Во всѣхъ готеляхъ найдете пищу и напитки за очень умѣренную цѣну. Нѣтъ ни одного готеля безъ горничной. Въ Мостару правительство устроило замѣчательно чистый и солидный готель «Неретву», другой готель «Европа», хозяиномъ котораго состоить извъстный вождь боснійскихъ православныхъ сербовъ Григорій Евтановичь, могъ бы служить съ честью каждому большому городу.

Лишь только вы пришли въ готель, прежде чъмъ сняли шляпу, вамъ подносятъ книгу для записи иностранцевъ; въ нее вы тотчасъ же должны занести свое имя. Если бы вы хотя на минуту откладывали запись, вамъ скажутъ прямо, что дълаютъ это по очень строгому предписанію и что вы причинили бы непріятную пелюбезность, еслибы тотчасъ же не исполнили ихъ любезной просьбы. Затъмъ съ вашимъ именемъ моментально мчатся въ полицейскій урядъ, въ жандармское управленіе, или же въ нолицію. Тамъ провърятъ, согласно-ли ваше записанное имя съ означеннымъ въ телеграммъ пръщатъ, какое вниманіе должно быть посвящено вамъ во время вашего прибыванія въ городъ.

Незамътное для васъ наблюденіе было уже обращено на васъ еще дорогою. Всѣ вышины, съ которыхъ можно хорошо осмотрѣть край, снабжены жандармскими станціями и всѣ онѣ, взаимнымъ сообщеніемъ между собою, составляютъ одну систему. Со станціи въ телескопъ осмотрять каждаго, кто появится вблизи и, если ваша личность заинтересуетъ, то о васъ даютъ знать при помощи зеркальнаго телеграфа также и сосѣднимъ станціямъ. Нынѣ между станціями устроено и телеграфное сообщеніе. Въ захолустныхъ окраинахъ, гдѣ посѣтитель— большая рѣдкость, эта обязанность телефонистамъ доставляеть пріятную забаву. Когда въ захолустной деревнѣ загремятъ по деревенской дорогѣ колеса, или когда на ней появится

чужое лицо, тогда все съ любопытствомъ бросается къ окнамъ. Но учреждать дорогую службу съ цълію наблюденія надъ чужими экипажами и чужими лицами по деревнямъ, конечно, было бы большею странностью. Такъ и здёсь, въ оккупованныхъ земляхъ, нужно удивляться той догадливости и предусмотрительности, съ какою устрояють здёсь контроль надъ каждою особою. Но на вопросъ: «зачёмъ? для чего все это?» нътъ отвъта.

Сомнъваюсь, чтобъ для оккупачныхъ урядниковъ я былъ особенно желательнымъ гостемъ; тъмъ не менъе, признаюсь, не могу разсказать ни объ одномъ приключении, которое бы имълъ съ ними. Требинскій предстойпикъ, напередъ увъдомленный о моемъ прівадъ, позаботился объ обществъ для меня монхъ краяновъ въ тотъ же вечеръ. Предстойникъ въ Гачкъ, галицкій руссъ, прищель лично меня привътствовать и послалъ молодого лъсничаго-чеха, служащаго подъ его непосредственнымъ начальствомъ, составить миж компанію. Отъ такого компаніона, хотя и милаго, нельзя было ожидать, что укажетъ миъ рубъ вещи (изнанку, суть дъла). Какъ проводникъ, онъ чрезвычайно милый, но въ качествъ информатора (справщика) онъ не годится, потому что, по его мивню, въ оккупованныхъ земляхъ все ясно и цвътуще, нигдъ нътъ даже малъйшей тъни, ни малъйшаго пятна, недостатка ошибки. Вообще должно признать, что эта форма насадки на нутешественника оффиціозныхъ очковъ достойна цивилизованныхъ людей!? Кто удовлетворится этими очками и не посмотрить безъ нихъ. тотъ, конечно, и созданъ для того, чтобы видъть дурно. Можно-ли сваливать вину собственной близорукости на жандармскіе органы?!

Въ Невесипъ предстойникомъ состоитъ Раухъ, извъстный въ обънхъ оккупованныхъ земляхъ. Происхожденіемъ онъ скорте всегопольскій жидъ. Еще до прівзда въ Невесинъ я слышалъ о немъ, какъ особенно извъстномъ своею наглостью. Напр. невесинскаго священника онъ приказалъ запереть на 5 дней только за то, что, уходя изъ дома Рауха, онъ надълъ свою шляпу въ дверяхъ его комнаты, а не на лъстницъ, какъ это узаконено въ уложении о наказании господ. Рауха. Однажды двъ турецкія женщины усълись на ступеняхъ лъстницы его дома. Увидъвини это, Раухъ приказалъ арестовать ихъ на 24 часа. Напрасно умоляла его одна изънихъ, имъвшая дома грудного ребенка, который не можетъ такъ долго оставаться безъ пищи. Но ребенокъ долженъ былъ голодать, потому что такъ хотъла строгая воля господ. предстойника Рауха. Понятно, по прівздв въ Невесинъ, я желаль встратиться съ этимъ знаменитымъ мужемъ. Но не получилъ этого утвиненія. Вечеромъ я сидвлъ въ гостинницв одинъ у стола и съ любопытствомъ смотрѣлъ на сосѣдній столъ, о которомъ мит сказали, что это быль столь урядниковъ. Тотчасъ же мною овладъло безотчетное почтеніе въ этому столу и я не могъ отворо-

тить отъ него глазъ, хотя онъ былъ и празднымъ. Собралось и общество урядниковъ, только мъсто во главъ стола было еще не занято. Ивсколько молодыхъ людей изъ этого урядинческаго кружка говорило между собою по-чешски, что было для меня пріятно. Л веноминаль о всемъ томъ, что похвальнаго слышаль въ оккунованныхъ земляхъ о чешскихъ урадникахъ. Очень желалъ познакомиться съ инми и теривливо ожидалъ новода къ знакомству. О томъ. что новодъ явится, я не сомитвался, потому что минутами въ этой певесинской гостиници было точно такъже, какъ въ какомъ-вибудь захолустномъ чешскомъ городъ. У другого стола сидъло общество дустойниковъ и отгуда также слышался чешскій разговоръ. Содержатель гостинницы чехъ (но долженъ былъ, какъ видно, скромно скрывать свое чешство, покуда не спранивали его о томъ), семейство его также чешское; одинъ изъ половыхъ тоже — чехъ, дворникъ и кучеръ—чехи. Вев эти чехи, при тамошнихъ отношеніяхъ, должны были сначала спрашивать по-ижмецки и только въ томъ случать, если гость не расположенъ говорить по-нёмецки, они обращались уже на дорогомъ своемъ языкъ.

— «Вы—шваба?», спросиль я старшаго полового.

«Шваба и мадьяръ» отвътиль онъ въ святой простотъ.

На этотъ разговоръ обратилъ внимание тотъ, кого ожидало праздное мъсто въ челъ урядническаго стола. Онъ только что усълся; сталъ смотръть на меня, а я-на него. Онъ мнъ правился, а я ему. къ сожальнію, нъть, какъ это обнаруживалось въ его взглядь. Онъ подозвалъ къ себъ старшаго полового. что-то шепталъ ему, указывалъ чрезъ плечо на меня пальцемъ; а половой, смотря уже прямо на меня. отвъчаль ему тоже шепотомъ. Послъ того половой посившно отошелъ и принесъ гостинскую книгу. Я уже понялъ, что рёчь была обо миъ. Всюду въ оккупованныхъ земляхъ, во всъхъ гостинницахъ, я записываль свое имя вириллицею, чтобъ выяснить себъ то. дъйствительно-ли это святое славянское письмо не въ любви у оккупачныхъ урядовъ. Любонытство мое было темъ большимъ и настоятельнъйшимъ, что въ тъхъ книгахъ я не встрътилъ ни одного имени. записаннаго этимъ письмомъ. Даже вожди сербскаго народа оккупованныхъ земель, какъ я уже упомянулъ, не пользуются этимъ правомъ и не записываются въ гостипскихъ книгахъ кирилльскимъ письмомъ, но всегда латинкою, при чемъ свои имена искажаютъ такъ же. какъ это дълается въ цезар. королев. войскъ. Напр. зажиточный герцеговинскій сербъ, хозяинъ упомянутаго готеля въ Невесинъ и пивовареннаго завода въ Мостару, господинъ Биличъ, который часто совершаетъ по оккупованной землъ свои торговыя поъздки и потому его имя чаще всего встръчается въ гостинскихъ книгахъ, всегда подписывается латинкою и всюду—«Billich».
Это была картина, достойная кисти художника, когда предсъдатель

невесинскаго урядническаго стола принялъ изъ рукъ полового рас-

крытую книгу и увидълъ въ ней мое скромное имя! Въ первое мгновеніе—ей Богу! я думаль, что онъ падаетъ въ обморокъ. Лицо позеленъло, губы надулись, затрясся всёмъ тёломъ, какъ въ лихорадкъ и уставился на меня, не сводя глазъ. И я съ своей стороны тоже долго не спускалъ съ него глазъ, хотя всего этого я и не ожидалъ. Чувство человѣчности подсказывало мнѣ: вскочи и облей холодной водой этого бѣднягу! Но, оглядѣвъ общество, я оставилъ это намѣреніе, потому что подать ему первую помощь не было моею обязанностью. Что бы я могъ сдѣлать туть? Сотоварищи остолбенѣвшаго сидѣли безмолвно, но не было видно въ нихъ другой перемѣны, кромѣ той, что говорившіе доселѣ по-чешски словно замерли. Остолбенѣвшій быстро пришелъ въ себя и скорѣе отскочилъ, чѣмъ отошелъ, къ ближайшей двери, безъ шляпы и верхняго пальто. Я долго ожидалъ его, думая еще разъ посмотрѣть на него; но не дождался.

Это былъ невесинскій предстойникъ госи. Раухъ, мужъ, гордящійся тѣмъ, что Невесинъ, который въ турецкій періодъ былъ очагомъ всѣхъ мятежей и гдѣ еще въ 1875 г. былъ сдѣланъ первый выстрѣлъ, онъ скрутилъ такъ, что по его приказанію каждый отецъ готовъ зарѣзать и сжечь на жертвенномъ алтарѣ своего первенца-сына.

Удовольствія лично познакомиться съ госп. предстойникомъ Раухомъ я не получилъ.

Въ Мостару я не замъчалъ того, чтобы былъ подъ надзоромъ полицейскихъ. Сужу на основании того, что вообще не было посвящено мнъ внимания. Въ Сараевъ по городу и окрестностямъ всюду за мною ходили полицейскіе, но всегда на почтительномъ разстояніи. На надобдливость ихъ не могу жаловаться; скорбе могу говорить о томъ вниманіи, какое было оказано мить. Въ Сараевъ однажды навъстилъ меня господ. Мирославъ Губмайеръ, извъстный многимъ моимъ читателямъ по началу герцеговинскаго повстанья 1875 г. Когда мы вспоминали о той поръ. онъ казался мнъ такимъ, какъ будто бы состояль полицейскимь довъреннымь господ. Каллая. Затъмъ разъ вечеромъ онъ вызвалъ меня и пригласилъ къ себъ на чай, объщая высказать свои политическіе идеалы, которые—скажу сейчась же—состояли въ томъ, чтобы если не весь Балканъ, то хотя бы только Сербія до Солупя подчинилась Австріи. Планъ, мимоходомъ сказать— не новый, потому что для него уже въ 1875—1876 г. работали многіе агенты и среди нихъ нъкоторые вожди возстанія. Господ. Губмайеръ завель меня въ отдаленныя, пустынныя улички. За нами раздавались посившные шаги. Было ясно, что кто-то догоняль нась. Я прибавляль шагу; преслъдующій бросился въ догонку. Туть Губмайеръ остановился у одного укромнаго дома, построеннаго въ романскомъ стилъ. «Здъсь я живу», сказалъ онъ мнъ, хватаюсь за звонокъ. Въ это время предсталь предъ нами нашъ преслъдователь. Люцерна горъла ясно. Онъ подскочилъ радостно, какъ вигязь; но тотчасъ же на лицъ тріумфатора обнаружилось выраженіе обмана, когда онъ увидълъ и узналъ моего камрада. Быстро снялъ ніляну, отвъсилъ господ. Губмайеру глубокій поклонъ, ножелалъ добраго вечера и ушелъ пазадъ. Я не спросилъ г. Губмайера, хотя и имълъ въ мысляхъ очень важный вопросъ о томъ, кто — этотъ почтенный его знакомый. Но я уже не сомнъвался въ томъ, что господ. Губмайеръ въ Сараевъ—очень важная личность.

Послѣ долгой, не мало поучительной для меня, лекціи г. Губмайеръ сказалъ мнѣ о томъ, что одинъ нзъ начальниковъ боснійскаго правительства очень жалѣетъ, что я доселѣ не навѣстилъ его, и не зналъ «alteram partem». Я отвѣтилъ на это тѣмъ, что по моему мнѣнію «attera pars» составляетъ оккунованный народъ, не имѣющій въ правителяхъ той защиты, какой онъ требуетъ и заслуживаетъ.

Болъе ничъмъ я не воспользовался со стороны охранителей нынъшняго порядка въ оккупованныхъ земляхъ. Хотя этого и немного, все же можно представить, какъ господа оккупачники принимаютъ нынъ иноземцевъ. Разумъется, тотъ, кого г. оккупачники считаютъ своимъ человъкомъ, пользуется со стороны ихъ ласковымъ и любезнымъ обхожденіемъ: его встръчаютъ и окружаютъ такими удобствами, что онъ выноситъ отгуда самое пріятное впечатлѣніе.

И если такой путешественникъ не понимаетъ языка и жизни народа, тогда всецъло можетъ подпастъ подъ вліяніе различныхъ личностей, исполняющихъ тайно, или оффиціально, полицейскія обязанности. Но и нашимъ братомъ оккупачники не гнушаются. Однако ихъ внимательность имъетъ силу не для самого путешественника, но для тъхъ земляковъ, съ которыми онъ только встръчался, но не увезъ ихъ съ собою.

Въ первые годы оккупаціи путеществовавшему здісь иностранцу заявляли о томъ, что необходимо оберегать его отъ народа, опаснаго для его личности и багажа. Если бы и теперь продолжали заявлять то же, тогда бросался бы нехорошій світь на самихъ оккупачниковъ. Каждый могь бы на это отвітить: «відь вы въ продолженіи 20 літь могли завести такіе порядки, чтобы неприкосновенность личности и багажа путника были совершенно обезпечены!» Нынів никто уже не будеть отпираться отъ того, что діло идеть не о томъ, чтобы препятствовать вамъ иміть сношенія съ народомъ, но о самомъ народів, которому запрещено это общеніе съ путешественниками. Въ видахъ этого сооруженъ великанскій механизмъ, стоющій громадныхъ суммъ, но работающій съ точностью, свойственною віту механизма.

Хорошо. Но какая же опасность для дёла оккупаціи можеть про-изойти отъ встрёчъ иноземцевъ съ оккупованнымъ народомъ?

Въ сосъдней Черногоріи дъло поставлено совсъмъ иначе. Тамъ

вовсе нътъ полицейской службы. Прибывшій въ Черногорію иностранецъ такъ же свободенъ во всъхъ своихъ сношеніяхъ съ народомъ, какъ и всякій черногорецъ. Никто не скажеть ему, что на Черной Горъ не безопасно, такъ какъ тамъ полная безопасность личности и имущества, никто не шијонить за нимъ, не препятствуетъ ходить куда-угодно и распрашивать о какихъ—угодно вещахъ. Этою свободою на Черной Горъ особенио утъщаются ноторицкіе шпіоны и агитаторы. Черногорцы о всемъ разсказывають имъ, все укажутъ. Также довърчиво черногорцы относятся и къ воинскимъ лазутчикамъ. Даже сами приведуть ихъ на всъ мъста, какія они хотять видьть. не возбраняють имъ снимать фотографій, или дълать описанія. Воинскія начальники оккупованных земель съ удовольствіемъ высылають въ Черногорію солдать, которые тамъ выдають себя за дезертеровъ. Но должно прибавить, что при избраніи особть для этой службы они дають преимущество чехамь, желая воспользоваться братскими чувствами между чехами и черногорцами. Я слышаль о такихъ примърахъ. Явится австрійскій дезертеръ и доложитъ о себѣ въ черногорскихъ урядахъ: его любезно примутъ и, если онъ умъетъ что-нибудь, дадутъ и занятіе. Если же онъ не умъетъ, то все-же угостять его. Не будуть распрашивать его и вызывать на откровенность. Братья черногорцы быстро осмотрять гостя. Нареканіямь на Австрію и на все, что въ ней, они не придають значенія. Для нихъ поучительнъе то, что занимаетъ гостя, и какое впечатлъние онъ желаетъ произвесть на черногорцевъ описаніемъ военныхъ сооруженій подъ черногорскими границами. Эти сооруженія безспорно велики. Если же гость говорить лишь вообще объ ихъ величіи, но не говорить о нихъ подробно, хочеть только устранить черногорцевъ, тогда послъдніе уже видять, къ какому разряду слъдуеть отнести гостя. Когда же гость совершенно убъдится въ томъ, что черногорцы попались въ ловушку, а онъ перехитрилъ ихъ, вдругъ, совершенно неожиданно, спрашиваеть его кто-нибудь изъ толны: сколько же, бра-тецъ, тебъ платить за то. что ты шпіонишь на Черной Горъ? Скороли окончинь ты свою задачу? Какъ великъ срокъ, на какой тебя откомандировали дезертеромъ на Черную Гору? Съ такою прямотою спрошенный, обыкновенно, не имъетъ присутствія духа притворяться. Нъкоторые уходили съ Черной Горы съ позоромъ, другіе—съ плачемъ о низости своей миссіи,—но всегда безопасно и безъ притъсненій до тъхъ поръ, какъ исчезнутъ за границею.

Въ чемъ же заключается различіе между Черногорією и оккупованными землями въ этомъ отпошеніи? Въ томъ, что въ Черногоріи—полное единство между правительствомъ и народомъ. Въ Черной Горъ нътъ полиціи—но напротивъ, можно оказать, что каждый черногорецъ, отъ мала до велика, заботится о внъшней и внутренней безопасности своего отечества, каждый составляетъ собою органъ и

помощника правительства. Наобороть то недовъріе правительства и его органовъ къ обывательству въ оккупованныхъ земляхъ свидътельствуеть о глубокой пронасти, отдъляющей правительство отъ народа.

Соотвътственно такому отношению, австрійское правительство ограничило столкновенія и среди самого обывательства. Чужеземецъ подверженъ явному или тайному падзору, по все же можетъ изъконца въконецъ пройти объими провинціями, если не случится съ пимъ ничего такого, что бы дало полиціи поводъ ускорить его отъбздъ. Между тъмъ этого не можетъ сдълать домородный обыватель.

До последиято времени ни одина оккупованный не смель безъ дорожнаго билета шагнуть даже въ соседній городъ. Кто погрешаль противъ этого, былъ оштрафованъ суммою даже въ 100—150 злат. и штрафъ этотъ долженъ былъ заплатить тотчасъ же, если бы вопреки штрафу снова отважился на то же. До сихъ поръ каждый ѣдущій въ городъ долженъ имъть дорожный билетъ; но отступленія отъ этого правила уже есть, какъ мы видъли на Лукъ Грбешичъ и Омеръ. потому что иначе должны были бы показывать стражамъ свои билеты и особы, извъстные своею безопасностію. Дорожный билеть имъеть значеніе только въ теченіи 10 дней, — такимъ образомъ на одинъ, или на два торговые дня. По истеченіи 10-дневнаго срока оккупованный долженъ снова просить объ обновленіи билета. Платы за билетъ каждый разъ взимается 5 крейц. Каждый просящій билета должень объявить, зачёмъ онъ хочетъ отлучаться изъ своего золотого мёстожительства. Явившись же въ то мъсто, куда взяль билеть, — онъ подвергается досмотру со стороны жандармскаго уряда, который наблюдаеть за тѣмъ, дѣйствительно ли владѣтель билета прибылъ съ тою цёлію, какая прописана въ билеть. Бывали случаи, что нькоторые просились на рынки въ большіе города - резиденціи высшихъ урядовъ, а между тъмъ жаловались тамъ на своихъ мелкихъ притъснителей, недостатка въ которыхъ не бывало въ аккупованныхъ земляхъ. Подобный «подводникъ» (обманщикъ) и «буричъ» (мятежникъ), — какъ говорится на языкъ оскорбленныхъ органовъ безопасности, - уже никогда болъе не получитъ дорожнаго билета и уже заключенъ въ своемъ мъстожительствъ, доколъ не представитъ доказательства своего исправленія и ручательства въ томъ, что никогда болъе уже не допустить подобной провинности. Имьющій предостереженіе обыватель уже совершенно успокоивается, чтобы не убить своей торговли и средствъ къ жизни.

Туть возможно одно изъ двухъ: или дъйствительно у обывательства—достаточно причинъ къ такому ограниченію его столкновеній и торговли, тогда это—печально для оккупаціи! Или же вовсе нътъ достаточныхъ причинъ къ ограниченію столкновеній, — въ такомъ случать это затрудненіе и ограниченіе столкновеній—совершенно напрасная, неизвинительная секатура въ отношеніи къ обывательству. А это печально для обывательства!

## Одно хорошо.—Картина нравовъ.—Господинъ Фельдбаба и госпожа Фельдбабова.

На самой границѣ оккупованной земли построенъ новый ханъ \*) съ вывѣской: «Gasthaus in Drieno». Проходящій мимо этой надписи могъ бы подумать: вѣроятно, это — предпріятіе культуртрегора Моисеева закона! Не тутъ-то было! Это — предпріятіе домородцевъ, но уже оккупованныхъ. Неразговорчивые, съ темнымъ, пытливымъ взоромъ, здѣшніе невольники внушаютъ мысль, что собственно здѣсь и совершается окончательная провѣрка особъ, вступающихъ въ оккупованныя зёмли.

Отъ Дріена до самого монастыря Дужимъ у Требина простирается окраина, давно знакомая мнѣ, еще съ 1875 года. Съ любопытствомъ разсматриваю вправо и влѣво, слѣдя взорами по мѣстности, гдѣ разыгрались первыя выбухи герцеговинскаго возстанія и, подъ предводительствомъ Пеко Павловича, произошла первая значительная битва съ турецкимъ войскомъ. Разспрашиваю у своихъ спутниковъ о подробностяхъ. Они не могутъ понять, почему я интересуюсь этими мѣстами: какъ можетъ знать объ этомъ иностранецъ, не состоящій подъ оккупаціей? Почему ты спрашиваешь и откуда все это знаешь? Омеръ положительно встревоженъ: вертится на козлахъ, какъ будто бы сидѣлъ въ сѣдлѣ.

«Откуда ты знаешь это? Почему ты знаешь? Зачёмъ приходишь сюда, господине? Поручилъ тебё кто нибудь изучить эти вещи?

Я отвъчалъ: «изъ любви къ вашему народу я знаю это, изъ любви къ нему прихожу; изъ любви изучилъ эти вещи».

Омеръ вертълся на козлахъ. Его очи блестъли, но голосъ былъ печально — мягкимъ, когда съ удивленіемъ спрашивалъ: «Нътъ-ли тамъ гдъ нибудь, откуда пришли оккуповать насъ, еще такихъ людей, которые бы приходили къ намъ съ любовью и приносили любовь?

<sup>\*)</sup> Ханъ-кабакъ, гостинница; ханція-кабатчикъ, хозяинъ кабака, гостинницы.

Какъ бы мы были благодарны, —съ какою радостью учились бы у васъ, —съ какимъ бы удовольствіемъ стали слушать всѣ ваши рады (совѣты) и какою бы искреннею любовью отплатили за вашу любовь!»

— «Милый Омеръ», сказалъ я: «мы, чехи, любимъ вашъ народъ, нотому что мы и вы — одно семейство, говоримъ сходнымъ языкомъ и легче можемъ понимать другъ друга, нежели еслибъ были также чуждыми другь другу, какъ волкъ и коза. Любимъ васъ также и потому, что кромъ родства крови насъ соединяетъ и общая участь. Послушай, Омеръ! Братрске ласки си важь, по чизи небажь. Старайся пріобръсти какъ можно больше сочувствія у братскихъ пародовъ, такъ чтобы не приходилось благодарить чужого. Вотъ мына мъстахъ, гдъ пролито много христіанской и магометанской крови. Еслибы мы дъйствительно признавали себя братьями, каковыми мы и есть на самомъ дълъ по языку и по родинъ, какого огромнаго вреда, какихъ безмърныхъ испытаній, какихъ неисцельныхъ ранъ мы избъгли бы! На этихъ мъстахъ вы должны думать о чемъ-угодно, только не о любви къ вамъ чужихъ народовъ. О любви къ своимъ должны вы здёсь размышлять! Чужой можеть вамъ дать все, кромъ любви. Онъ иначе мыслитъ и чувствуетъ, нежели вы: его любовь- не любовь, даже еслибъ онъ самъ думалъ и върилъ, что относится къ вамъ съ любовью. Онъ можетъ стать добрымъ учителемъ; но все же его уроки вы должны усвоить сами. хотя бы его уроки были преподаны вамъ и оръховою дубиною. Если будете ожидать, пока вамъ будетъ преподано изъ любви-не дождетесь; и тогла вы не получите ни любви, ни науки».

«Дивны, непостижимы пути Господни», покойно сказаль Лука Грбешичь: «еслибы мы были предоставлены самимъ себъ, то, въроятно, уже погубили себя междоусобицами. Мы пылали страшною взаимною непріязнью. Видно, Господу угодно было тъхъ и другихъ (православн. и магометан. сербовъ) отдать въ руки филистимлянъ, чтобы мы познали свои ошибки и научились находить себя въ другихъ и любить какъ братьевъ. Богъ—всемогущъ: Онъ можетъ и зло обратить къ добру».

— «Стало быть, вы признаете, что оккупація все-же принесла вамъ какую-нибудь пользу?»

«Еще нътъ», усмъхнулся Лука, «но думается, что принесеть намъ она большую пользу тъмъ, что соединитъ насъ разрозненныхъ; въ особенности же научитъ насъ православныхъ сербовъ распознавать то различіе, какое существуетъ между швабою и турчиномъ. Шваба, пока мы не знали ея собственнымъ опытомъ, казалась намъ верхомъ просвъщенія и нравственной облагороженности; турчинъ же, напротивъ, казался намъ олицетвореніемъ глупости и суровости. Но опытъ научилъ, что и турчинъ имъетъ свои добрыя свойства, если даже и

не принимать въ соображение того обстоятельства, что домашние магометане составляютъ одинъ съ нами сербскій народъ. У турчина нътъ фальши все равно: другъ онъ вамъ, или недругъ; шваба же всегда фальшивъ и въ роли пріятеля и въ роли непріятеля. Между тъмъ до оккупаціи православный считалъ самымъ злымъ своимъ врагомъ—турчина, а турчинъ—православнаго».

Мить хотълось окончить этотъ разговоръ. Въ оккупованныхъ земляхъ вообще наблюдается сближение съ одной стороны магометанъ съ православными и съ другой—магометанъ съ католиками. Но душевнаго единства во всемъ народъ вовсе итътъ уже потому итътъ, что во время оккупации разверзлась глубокая пропасть тамъ, гдъ раньше было доброе согласие: между католиками и православными.— Я вспомнилъ о томъ, что на границъ Лука, и въ особенности Омеръ, были встревожены тъмъ обстоятельствомъ, что въ книгъ иностранцевъ появилось имя «Mathilde Keif aus Budapest». Было замътно, что они были очень сильно и непріятно встревожены. Я пожелалъ узнать причину этого.

Я перенесъ разговоръ на новую тему: — «Швабовъ, дъйствительно, вы не любите, какъ думается. Но можете ли сказать то же о швабкахъ?»

Омеръ такъ и прискочиль на козлахъ, повернулся ко мнѣ бокомъ, въ одной рукѣ держа вожжи, а другою опираясь о козлы, и сказалъ съ колкостью: «господине, я не ожидалъ, что ты о́удешь наблюдать за нами и въ отношеніяхъ съ швабками!»

— «Успокойся, Омеръ; я хотълъ только перевести разговоръ на ту «кельнерицу», которая записалась предъ нами на границъ. Почему ты тогда такъ смутился, когда услыхалъ ея имя? Если-бы ты былъ равнодушенъ къ ней, то и казался бы совершенно равно-

душнымъ».

«Пфуй, пфуй, пфуй!» и на самомъ дѣлѣ отплевывался Омеръ, какъ будго впервые слышалъ имя Матильды Рейфъ, кельнерицы изъ Будапешта; покраснѣлъ и озирался глазами. Если бы была рѣчь о чемъ-либо другомъ, то смякнулъ бы онъ и около пальца дался бы обернуть себя. Но при этомъ несчастномъ имени представлялся образъ искренняго турецкаго фанатика, мгновенно застигнутаго въ разгарѣ того чувства, когда онъ способенъ на все. Еслибы съ этого именно мы начали съ нимъ знакомство, то тотчасъ же разошлисьбы на вѣки. Омеръ запылалъ бы ко мнѣ ненавистью и сталъ бы призирать меня, какъ самого дурного шваба. Но онъ уже обнаружилъ ко мнѣ довѣріе, пріятельски обернулся ко мнѣ, и дружба взяла перевѣсъ въ его душѣ.

«Какъ ты мнѣ досадилъ этимъ!» жаловался Омеръ. «Еслибы ты сказалъ мнѣ это слово тотчасъ же въ Дубровникѣ, то́ за 100 злат. за 1000 не повезъ бы тебя; руки бы не подалъ тебѣ, даже и не

взглянуль бы на тебя! Какъ тебъ не стыдно подумать, чтобы почтенный турчинь къ такой особъ могь чувствовать что-нибудь другое,

кромъ презрънія?»

— «Уснокойся, милый Омеръ! Если чувствуень къ кому презръніе, то онъ также для тебя не безразличенъ. Я вовсе не спрашиваю тебя о томъ, почему Матильда Рейфъ, кельнерица изъ Буданешта, не безразлична для тебя; по чему ты презираешь ее? Какъ знаешь ее? Откуда знаешь? И давно ли?

«Не дай, Боже, и знать ея!»

— «Такъ какъ же можетъ тебя сильно огорчать ивчто такое, что совершенно неизвъстно тебъ? Не сердись, Омеръ. Повърь, что я ни зги въ этомъ не понимаю; а радъ бы знать, потому что ты добрый человъкъ».

Омеръ успокоился; а Лука Грбеничъ, наконецъ понявній, что нужно объяснить мнѣ эту вещь, началъ говорить о томъ, какія были въ Босніи и Герцеговинѣ семейныя и личныя отношенія до оккупаціи, и какими стали онѣ нынѣ, въ 20-мъ году оккупаціи. Я и въ другихъ мѣстахъ имѣлъ возможность получить общія свѣдѣнія объ этомъ важномъ вопросѣ, что и хочу изложить въ цѣломъ.

Семейная жизнь новой Европы совершенно противуположна семейной жизни турокъ. Въ Европъ всюду стремятся къ тому, чтобы женщина получила общественныя права, равныя съ мужчиною, чтобъ не оставаться ей на попеченіи мужа, чтобъ быть ей госпожею своей души и тъла. Между тъмъ какъ этою эмансипаціею женщина достигаетъ не только преимуществъ, по и занятій, свойственныхъ мужу, она совершенно утрачиваетъ свойственное женщинъ преимущество, а отъ спеціально женскихъ занятій не освобождается.

Совершенно иначе живеть турецкая женщина. Скажемъ прямо, что и ея жизнь имъетъ свои дъйствительно свътлыя стороны. Она вполнъ зависима отъ своего мужа, живетъ съ нимъ — и для себя, и для мужа, и для дътей. Домашнее хозяйство, гаремъ — для нея цълый міръ. Своего мужа она обожаетъ: сохрани Аллахъ. чтобъ захотълось ей въ чемъ-нибудь равняться съ мужемъ! Мужъ въ ея глазахъ-средоточіе всёхъ мужскихъ добродѣтелей, верхъ всего совершенства. Она хочетъ, чтобы мужъ ея былъ господиномъ, хранителемъ, руководителемъ: хочетъ зависимости отъ него, повиноваться ему, льнуть къ нему, - хочетъ цвъсти на его рукахъ, сосать изъ его рта, - хочеть, чтобъ мужъ быль сильнымъ и утвшается собственною слабостью и безпомощностью въ сравнении съ нимъ. Она примиряется и съ многоженствомъ мужа, если матеріальныя средства позволяють ему это. Сначала тайно ревнуеть, когда видить мужа подъ инымъ кровомъ у своихъ соперницъ; но потомъ болѣзнь сердца проходить: при одиночествъ соперницы стануть ея подругами и пріятельницами. Состаръвшаяся жена-магометанка сама озаботится, вмъсто себя, привести на ложе мужа молодую намъстницу—только не какъ жену, но какъ свою рабыню. Этимъ она предохраняетъ мужа отъ того, чтобъ онъ не искалъ случаевъ паденій внъ своего дома.

Въ Европъ такая жена, которая желаетъ быть любимою только своимъ мужемъ, стала уже бълою вороною. Разсмотрите литературу современныхъ европейскихъ народовъ и увидите, что цълые стоги книгъ посвящены брачной невърности, что писатели ни о чемъ другомъ даже и не пишутъ. Человъкъ изъ другого культурнаго міра можетъ подумать, что невърность составляетъ цъль европейскаго брака.

И дъйствительно, во многихъ земляхъ запада дъвица за тъмътолько и выходитъ замужъ, чтобы «получить свободу». До замужества дъвица связана и общественнымъ мнъніемъ и предразсудками: должна держать на уздъ и свой языкъ, и прихоти, и страсти; должна казаться лучшею, чъмъ есть въ дъйствительности, чтобы скоръе вступить въ бракъ и чрезъ то достичь той свободы, о которой она мечтала съ той поры, какъ пробудилась въ ней женственность.

Чтд—въ сравнени съ нею жена-магометанка? Послъдняя только въ дътствъ свободна и то только тъмъ, что можетъ ходить свободно, безъ покрывала. Но лишь выдана замужъ, какъ уже заперта, и до самой смерти не освободится изъ заключения. Однако, это заключение имъетъ свои особенныя прелести для жены, рожденной съ убъждениемъ, или пришедшей къ убъждению, что исключительнымъ ея удъломъ служитъ: жить для своего мужа, дълать пріятною его жизнь, любить его, давать ему хорошее потомство и воспитывать его дътей. Въ гаремномъ заключени ея есть еще итчто таинственное, что овладъваетъ женскою душею и наполняеть ее поэзіею.

Дъйствительно, въ средъ западныхъ христіанъ не найдемъ столько супружеской и семейной любви, какъ у магометанъ. За нъжность мужъ награждаетъ жену, или женъ, тоже нъжностью. Въ сущности гаремъ составляетъ ни что другое, какъ будуаръ современной дамы. Жена отдълена имъ отъ мужа, чтобы ностоянно между ними оставалось нъчто такое, что не позволяло бы имъ становиться взаимно надоъдливыми. Здъсь, въ отсутствіи мужа, она одъвается и украшается, чтобы въ глазахъ мужа всегда являться въ полной красъ—природной и искусственной. Но и мужъ не смъетъ переступить порога гарема своей жены безъ доклада. Въ гаремъ жена живетъ съ своими служанками и малолътними дътьми. Никакихъ матеріальныхъ заботъ у нея нътъ; ихъ имъетъ только мужъ. Единственною заботою жены составляетъ то, чтобъ еще въ большей мъръ заслужить любви мужа,—чтобы узы любви не ржавъли отъ времени, не распались, но чтобы еще кръпче закаливались. Замътить ли она, что

мужъ любить видъть ее одътою со вкусомъ—одънется и передънется семь разъ въ день. Она играетъ на тамбуръ и другихъ музыкальныхъ инструментахъ востока, поетъ при этомъ иъсии—разученныя, а также и тъ, которыя сама сложила; прекраспо ткетъ и вышиваетъ. Вышиванье—это ея поэзія, въ которой она выражаетъ свои любовныя чувства; символическими знаками вышивки она объщаетъ любовь, страстно желаетъ любви, сама клянется въ любви и домогается клятвы.

Гаремъ не предполагаетъ непремънно многоженства. Магометанинъ долженъ имъть гаремъ и тогда, когда живеть въ одиночествъ. Имъвшихъ только одну жену магометанъ было всегда довольно много и число ихъ постоянно прибываетъ сообразно съ тѣмъ, что магометанскій міръ бъдиветь. А если принять во вниманіе, что Магометь позаботился и о томъ, чтобы женъ и при самомъ бъдномъ состояніи хозяйства дать особенное мъстечко, которое бы она имъла лично для себя вслъдствіе особенности и слабости своего пола, то мы удивимся—если мы справедливы— нѣжности и знанію человѣческой при-роды Магомета. Онъ вѣрно подмѣтилъ, чѣмъ собственно ограничено одноженство въ общественной жизни: ограниченностью средствъ къ жизни мужей. Магометъ не былъ мужемъ чистой теоріи; опъ былъ мужемъ практики. Поэтому, въ своемъ ученіи онъ и узаконилъ гаремъ и быль вполнъ убъжденъ въ томъ, что послъ него никто уже не создасть болже цъльной и упорядоченной жизни людей, такъ чтобы она стала сообразною и съ божескими и человъческими требованіями. Будучи уб'єждень, что б'єдный остановится на одной только жен самымъ узаконеніемъ многоженства Магометь ограничиль многоженство зажиточныхъ людей, а женщину спасъ отъ прости-

Пока въ магометанскій міръ не заявлялись западные европейцы, или какъ называють ихъ на Балканахъ, швабы (прежде называли ихъ «франками»), тамъ не было вовсе проституціи. И въ Царьградѣ, гдѣ проституція сосредоточена въ пресловутой Галатіи, дома разврата—только для европейцевъ. То обстоятельство, что даже до конца 60-хъ годовъ 19 столѣтія въ Галатіи часто убивали европейцевъ, объясняется гиѣвомъ турокъ за соблазнительную жизнь европейцевъ. Галатійскіе дома наполняются христіанками—болѣе всего гречанками и американками. Никогда еще ни одна магометанская женщина въ своемъ отечествѣ не была протистутованною и скажемъ прямо—это потому, что не имѣла къ тому достаточной свободы.

Если читаеть о «турецкихъ берлогахъ въ Царьградъ», то нужно имъть въ памяти то, что это—христіанскія берлоги для христіанъ, а турки не имъть въ нихъ другого участія, какъ только вынуждены терпъть ихъ.

Сказанное вовсе не означаетъ того, что магометанскій міръ со-

вершенно свободенъ отъ полового порока; онъ такъ же имъетъ его, но совсъмъ въ другомъ родъ. Распространяться объ этомъ не будемъ: намъ нужно было только указать на то, какова домашняя жизнь магометанской жены, и какъ о ней позаботились. А это для того, чтобы читатель могъ собственными глазами увидъть ту разницу, которая стоитъ между женою магометанскою и женою западно-европеннюю. При этомъ нужно отмътить еще и то обстоятельство, что въ характеръ магометанина, и въ въроучении Магомета, покоится внимательность также и къ женамъ-иновъркамъ. Магометанское въроучение не возбраняетъ брака съ иновъркою; при томъ Коранъ не запрещаетъ женъ-иновъркъ оставаться въ своей въръ и, сообразно съ въроучениемъ, исполнять свои молитвы и обряды.

Въ первыя столътія магометане, даже во время своихъ войнъ, оберегали непріятельскихъ женъ и дътей. Предъ магометанскими полками высылался отрядъ всадниковъ, разсыпавшійся по той окрестности, въ которую имъла двинуться турецкая армія, съ цълію предупредить обывателей и дать имъ возможность уводить далеко съ военной дороги своихъ женъ и дътей. Убъжищами послъднихъ были твердые города, дремучіе лъса и неприступныя горы. Даже поздиъе, когда турецкія войны лишились первоначальнаго серьезнаго характера бойовниковъ за правду Божію (по своему воззрѣнію!) и когда свиръпость безпорядочныхъ азіатскихъ ордъ переходила и на полководцевъ, турки продолжали еще обманывать свою совъсть тъмъ, что отпирали ворота завоеваннаго города съ тъмъ, чтобы жены, дъти и старды могли безпрепятственно удалиться изъ города. Но схватывали ихъ за воротами города и устрояли торги илънниками. Стоявпие на стънахъ города воеводы выбирали собственными глазами наиболъе понравившиеся имъ экземпляры. Пользуясь правомъ перваго выбора, они или просто брали ихъ себъ, или же покупали у воиновъ.

Такого предохраненія обывательства отъ оскорбленій со стороны войска никогда не бывало въ Западной Европъ, солдаты которой еще въ 17 въкъ не обращали никакого вниманія на безоружное обывательство, даже собственныхъ своихъ или дружескихъ государствъ. Только въ 19 въкъ сдълано въ этомъ отношеніи значительное улучшеніе и устранены дикія звърства войска. Еще предъ пораженіемъ турокъ у Въны австрійская солдатеска. нъмецкая по языку, стоявщая станомъ въ Хорватіи съ тъмъ, чтобы ударить въ чело турецкаго войска, на неповинномъ хорватскомъ обывательствъ творила такія жестокости и мерзости, какихъ оно не знало вовсе въ періодъ своихъ постоянныхъ непріятельскихъ столкновеній съ турками. Тогда хорваты вынуждены были избирать изъ двухъ золъ меньшее: и переходили на сторону турокъ.

Такимъ образомъ и въ войнъ турки пе теряли совершенно чув-

ства гуманности, внимательности къ требованіямъ человѣчности. И только со временемъ, когда турокъ развратилъ дурной примъръ ихъ христіанскихъ пепріятелей и когда опи очень далеко отстали отъ высокаго уровня арабской культуры, въ которой Исламъ дожилъ до своего разцвѣта, они стали забывать чувства гуманности. Съ тѣхъ поръ они постепенно становились болѣе ограниченными духовно и болѣе лѣнивыми, такъ что безумно стали все разрушать и опустошать. Только нынѣ единичные, наиболѣе ясные ихъ умы начинаютъ осматриваться. Душевный унадокъ турокъ сопровождался ростомъ слѣной вѣры, доходившей до фанатизма, отъ котораго первоначальныя задачи магометанства были совершенно свободны, равно какъ фанатизмъ никогда не овладѣвалъ наиболѣе просвѣщенными магометанами. Участь ихъ была рѣшена, какъ скоро вся вообще духовная дѣятельность магометанъ стала сосредоточиваться только въ вѣрѣ. Но здѣсь она и прекратилась вслѣдствіе суевѣрія, будто вѣра сама по себѣ должна быть цѣлію,—будто человѣкъ — тѣмъ совершеннѣе. чѣмъ меньше сомнѣвается въ своей вѣрѣ—словомъ, будто одной вѣры человѣку вполнѣ достаточно для обезнеченія блаженства и въ этомъ и въ загробномъ мірѣ.

Вмъстъ съ мужемъ поглупъла и жена — магометанка, преданная ему съ такою безпримърною привязанностью. Пока магометанинъ стоялъ на высотъ арабской культуры, тамъ была съ нимъ и его върная подруга; нынъ же оба они очень низко упали. Однако все — же остались пеизмънно учтивыми, внимательными и нъжными въ взаимныхъ отношеніяхъ. Благодаря замкнутости, семейная жизнь турокъ осталась пенарушенною, и въ пастоящій, уже долгольтній, упадокъ магометанства только она еще пробуждаетъ въ туркахъ надежду на то, что ихъ упадокъ не будетъ въчнымъ и непредотвратимымъ. Магометанской женъ очень близка правственно православная бал-

Магометанской жент очень близка нравственно православная балканская сербка. Сербку связываетъ православное воззртніе на назначеніе и цтль жены въ семействт, на семейное и общественное значеніе мужей и правила благонравія. Близость этихъ женщинъ (магометанки и православной сербки) видна уже во внтыности. Покрой
одежды православныхъ сербокъ въ общемъ не отличается отъ покроя магометанокъ. Православныя женщины только не закрываютъ
своего лица,—въ этомъ—и все различіе. Но закрытіе лица магометанками вовсе не составляетъ предписанія Корана и во многихъ мтьстахъ дэже совершенно не вошло въ обычай. Димлье (нижняя часть
женскаго платья, панталоны)—общая у магометанокъ и городскихъ
сербокъ одежда, и считается у нихъ символомъ чистыхъ нравовъ,
ручательствомъ стыдливости, которую желаютъ сохранить какъ дтъ
вушки, такъ и женщины. (Молодая угорская сербка состояла учительницею въ Мостару и жила тамъ съ своею матерью-старушкою.
Оптъ скоро стали самыми желательными гостями въ семействахъ пра-

вославныхъ и магометанскихъ. Какъ православныя, такъ и магометанскія женщины, познакомившись близко съ ними, совѣтовали имъ разстаться съ интерпаціональнымъ платьемъ и одѣваться въ димлье. Мать первая подала примъръ своей дочери). Противъ интернаціональнаго платья имѣютъ укорѣнившійся предразсудокъ, что оно не даетъ достаточно яснаго свидѣтельства о женской стыдливости.

Послѣ всего сказаннаго каждый увърится и признаетъ вполнѣ естественнымъ, что та общественная жизнь, какая вошла въ Боснію и Герцеговину вмѣстѣ съ оккупаціею, должна была произвести тамъ гноеніе и извращеніе. Нарушеніе образа мыслей должно было стать тѣмъ сильнѣе, чѣмъ грязнѣе былъ потокъ, которому открылся путь въ Боснію и Герцеговину и чѣмъ меньше устроившіе оккупацію помышляли о томъ, что оккупованному обывательству нужно было прежде всего указать на свѣтлыя стороны общественной европейской жизни. Но этого не случилось и потому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ оккупованныя земли внесенъ горячій внутренній споръ, въ которомъ на одной сторонѣ сгруппировались магометане съ православными, а на другой оккупачники и католики съ примѣсью очень немногихъ магометанъ, которые полагаютъ, что цивиллизацію пужно принимать въ томъ видѣ, какъ она предлагается, и не разбираться въ ея дарахъ.

Первоначально, когда оккупація была военнымъ діломъ, здісь всюду царилъ строгій военный судъ. Каждый провинившійся предъ оккупацією подвергался жестокому наказанію. Но ни одинъ воякъ не смъль коснуться ни имущества, ни жены оккупованных мужей. Только послѣ того, какъ военное дѣло оккупаціи было выполнено, были открыты на-стежь врата общественнымъ формамъ западной жизни. Впрочемъ, и всюду, когда западноевропейская цивилизація приходить въ народъ иной культуры, или вовсе безъ культуры, она прежде всего показываетъ народамъ свои наименъе похвальныя особенности. Это вовсе не составляеть только австрійской спеціальности, а потому и нельзя Австрію обвинять за то, что въ Боснію и Герцеговину она пришла съ «подобною пъснію». Нужно только сожалъть о томъ, что оккупація не привела къ оккунованному обывательству отъ своихъ австрійскихъ народностей такихъ личностей, которыя бы совмъщали въ себъ высокое образование и высокое правственное благородство и подавали бы оккупованнымъ собою примъръ такого совмъщенія. Оккупачное войско, какъ извъстно, не было привътствовано большинствомъ обывательства Босніи и Герцеговины; но все же каждый тамъ признается въ томъ, что то было доброе мужественное и благовоспитанное войско. Къ несчастьювслъдъ за героями крови и желъза, не пришли туда герои человъческой чести, апостолы гуманности, которые бы раны, сдъланныя мечами и пулями, поливали бальзамомъ любви къ ближнему и тъмъ

построили бы мость чрезъ пропасть между двумя различными культурными принцинами, общественными порядками, воззрѣніями и предразсудками. Правда, приходять туда также и добрые люди, по доброта ихъ никогда не была безъ коварства, безъ желанія порисоваться, сыскать себъ нохвалу или извъстность; и всюду они приспособляются къ тенденціямъ оккупацін. Между тъмъ высшая человъческая гуманность не должна знать различія между народностями, между языками, вфроисповфданіями и одеждами. Безъ всякаго предпочтенія, безъ всякаго односторонняго воззрѣнія, даже и безъ ожиданія призпательности, она должна склоняться къ каждому, кто въ ней нуждается. Въ Австро-Венгріи такихъ людей нътъ.

На объ земли налетъла стая авантюристовъ-мужей и женъ; отношенія стали изміняться на другой ладь. На тіхь містахь, гді прежде стояли ветхія, грязныя ханы съ скромными запасами, возникли новыя, большія зданія съ такими удобствами, о которыхъ обитателямъ лачугъ прежде и не снилось, и съ женскою прислугою. Большая пышность гостиниць была расчитана на то, чтобъ дать возможность тратить какъ можно больше денегь, - чтобъ гости были расточительными. Въ Боснію и Герцеговину были привезены новыя

игры и забавы, новыя закуски и напитки.

Боснякъ и герцеговинецъ воздерженъ такъ же, какъ и Черногорецъ. Невоздержность въ ихъ глазахъ — большой порокъ, не согласный съ достоинствомъ мужа и юнака. Правда, при большихъ дорогахъ въ Босніи и Герцеговинъ было много гановъ, но въ нихъ не было другихъ напитковъ, кромъ чернаго кофе (1 чашечка кофе стоила на австрійскія деньги 21/, крейц.), ракіи и мастики (греческая ракія). Вино, какъ домашній продукть, также продавалось и въ герцеговинскихъ ханахъ. Но въ Босніи винограда не родится, такъ что еще 40 лътъ сему назадъ этотъ напитокъ былъ извъстенъ боснякамъ только по имени. Магометане, которымъ, какъ извъстно, религія воспрещаетъ винные напитки, не позволяли пить вина также и христіанамъ, чъмъ они снискали себъ уважение за то, что обезпечили воздержность въ странъ. Нуждавшіеся въ винъ для совершенія таинства эвхаристін христіане должны были запасаться виномъ съ большою осторожностью.

И воть къ такому-то народу, вмъстъ съ оккупацією, пересилились сотни людей, замыслившихъ основать среди нихъ гостинническія заведенія. Первоначально гостиппицы предназначались для войска и «швабовъ». (Останемся по-прежнему при этомъ названіи, которое своимъ понятіемъ обозначаеть всёхъ иностранцевъ всякой пародности и въры, объятыхъ западно-европейскою цивиллизаціею). Тогда наступила странная повинность для оккупаціи—помогать людямъ, пришедшимъ сюда, вследъ за оккупацією изъ австро-венгерскихъ земель, въ надежде устройствомъ гостипницъ. здёсь совершенно необычныхъпомочь дёлу цивилизаціи забытаго народа. Привлеченія народа къ своимъ гостинницамъ оккупачники достигаютъ обложеніемъ старыхъ хановъ чрезвычайно высокими данями, или же прямымъ отнятіемъ у ханціевъ гостиниической концессіи. Доводомъ къ этому стѣсненію они представляютъ то, будто хановъ чрезвычайно много, и тѣмъ показываютъ видъ, какъ будто искорененіе хановъ ведется только въ интересахъ воздержности оккупованнаго обывательства. Между тѣмъ, еслибы на самомъ дѣлѣ здѣсь имѣлась въ виду воздержность народа, то именно и нужно было сохранять старые ханы, какъ охрану народной воздержности. До сихъ поръ еще никто не рѣшался допустить въ отношеніи къ босиякамъ и герцеговинцамъ другого еще болѣе несправедливаго упрека, какъ только: обжорливый народъ, относящій въ ханъ каждый заработанный грошъ. Если прочтете гдѣ-нибудь такую характеристику этого народа, то знайте, что имѣете предъ собою писателя-сторонника оккупаціи, пишущаго для посрамленія добраго имени бѣднаго народа, у котораго онъ отнимаеть одну изъ самыхъ прекрасныхъ его особенностей.

Просимъ покорно читателя на минуту пожаловать въ герцеговинскій ханъ. Это—колиба (хижина), силетенная изъ прутьевъ и облѣнленная глиною. Кровля ея также — изъ прутьевъ, имѣетъ вверху отверстія, которыми выходитъ дымъ изъ хижины, но чрезъ нихъ же проникаетъ въ нее и дождь. Полъ колибы глиняный; въ срединъ его — гориъ, надъ которымъ привѣшенъ котелъ. Кругомъ гориа — нѣсколько камией для сидѣнья. Въ одномъ углу колибы отгороженъ, тоже прутьями, малый простѣнокъ, скорѣе клѣтка, гдѣ ютится семейство, если хочетъ отдалиться отъ рѣдкихъ гостей. Мебели и посуды почти совершенно нѣтъ. Мѣдный чайникъ для кипяченія воды, турецкая мѣленка для кофе, нѣсколько чашекъ и стакановъ, кув-

шинъ ракін-вотъ и все, что находится въ ханъ.

Ханція— еще молодой мужчина пріятной наружности; донашиваєть хорошую одежду изъ лучшихъ временъ. Задумчивъ и только при разговорѣ нѣсколько оживляется. Молодая, преждевременно устарѣвшая его жена одѣта въ одно платье (юбку) безъ кофты. Четверо дѣтей. Трое изъ нихъ сидятъ на полу въ пыли и неплѣ; четвертаго мать привлекаетъ къ худой, безмолочной груди. Дѣти имѣютъ пріятныя черты лица, но желты, грязны и полунагія. Кость да кожа... тонкія горла и большія головы... Вы видите, что это означаетъ англійскую болѣзнь, того нимилосерднаго Геродеса дѣтей всѣхъ народовъ, къ которымъ проникла западно-европейская цивилизація. Въ турецкую эпоху, суровую и варварскую! (Извольте сами избрать для нея нелестные эпитеты, по собственному усмотрѣнію) этотъ народъ также имѣлъ различныя бѣды, его поражали различныя раны; но англійская болѣзнь не душила и не увѣчила его дѣтокъ. Выро-

стали здоровыя покольнія, сильныя и бодрыя, которыя уміли показать кулакъ, когда показываль имъ его турчинъ.

Ханція, о которомъ я разсказываю, сообщилъ мив о всвув предписаціяхъ податцыхъ урядовъ, которыми вычисленъ доходъ и опредвлены дани. Годичный доходъ хана оцвиенъ урядомъ въ 100 злат. Изъ этой суммы платится 25 злат. промысловой дани. Заплативши дань, ханція получаетъ двв росписки: одпу изъ пихъ храпитъ дома и на ней должна быть марка 1 зл. цвиности; другая же росписка остается въ податномъ урядв,— на ней тоже должна быть марка 40 крейц. цвиности.

Въ такомъ мѣстѣ, какъ ханъ, не раскутинься. Дѣйствительно, еслибы кто-нибудь сталъ говорить о себѣ, что опъ кутилъ въ колибѣ, пикто бы ему не новѣрилъ. Опъ уподобился бы тому ребенку, который, сося палецъ своей ножки, хвастается: питаюсь!

Къ горькой участи ханціи присоединяется еще неопредъленность его положенія. Онъ не знаетъ ни дня, ни часа, когда можетъ быть отнята у него концессія. Остановилась у него на чашку кофе такая особа, къ которой жандармерія не имѣетъ довѣрія—и конецъ концессіи, конецъ скромному содержанію; а лучшаго занятія найти не возможно! Какъ энергично производится закрытіе хановъ—укажетъ слѣдующій случай: Въ 1897 г. въ городѣ Ливнѣ всѣхъ патентовъ на право содержать гостинницы было 43,— между ними 24 содержателя гостинницъ были католики и 21—православные. Изъ числа послѣднихъ въ одинъ прекрасный день было отнято 17 патентн.; между тѣмъ изъ католиковъ никто не пострадалъ. Можетъ быть, дойдеть очередь и до нихъ; но православные уже считаются съ секатурою, которою ихъ преслѣдуютъ за православное вѣроисповѣданіе.

Гоненіе на ханы производится совм'єстно въ об'ємх'ь оккупованныхъ земляхъ и признается вс'ємъ домороднымъ обывательствомъ, въ особенности же православнымъ, слишкомъ тягостнымъ для него.

Украшеніемъ гостиницы, по швабскому возарѣнію, стала «кельнерица». Она ловко служить гостямъ; для каждаго имѣетъ ласковое слово и улыбку. (Въ большихъ гостиницахъ всюду есть и мужская прислуга). Оккупованные разсказываютъ страхи о пагубномъ вліянім кельнерицъ на нравы мужей—молодыхъ и старыхъ. Всюду считаютъ ихъ за проститутокъ. Это сужденіе о нихъ, вѣроятно, опрометчиво; а изображеніе послѣдствій присутствія ихъ въ оккупованныхъ земляхъ—преувеличено. Однако, нужно констатировать фактъ, что въ оккупованныя земли кельнерицы приходятъ изъ различныхъ австровенгерскихъ земель уже послѣ долгой практики и какъ на послѣднюю уже станцію. И между нами (швабами) кельнерицы имѣютъ многихъ непріятелей и клеветниковъ; особливо же къ нимъ не расположены тѣ, кто видитъ въ нихъ конкуренцію. А все-же, еслибы мы и считали совершенною неправдою все, что о нихъ слышно.

нужно вспомнить о положеніи сербской женщины до времень оккупаціи.—Тогда мы признаемь совершенно естественнымь тоть факть, что уже одно появленіе кельнерицы поражаеть чувства домороднаго обывателя, въ особенности-же женской его половины. Если бы зашла рѣчь о кельнерицахъ, никто здѣсь не будеть говорить о нихъ безъ сильнаго раздраженія, огорченія или призрѣнія. Здѣшнему домородному обывательству кажется, что Боснія и Герцеговина кельнерицами обращены въ Содомъ и Гоморру.

Наши взгляды болье либеральны; мы совершенно благосклонны и къ кельнерицамъ, если онъ честно заработываютъ себъ хлъбъ насущный. Но, чтобы кельнерица не могла выходить изъ рамокъ приличія—о томъ, по нашему и вашему мнѣнію, заботятся полицейскіе органы. У насъ женщина все болье и болье обрекается на свои слабыя силы. Если же она должна снискивать сама себъ скромное содержаніе, то со стороны мужчинъ было бы слишкомъ жестоко оставаться при старыхъ предразсудкахъ въ отношеніи къ ней. Но тамъ, гдѣ мужъ признаетъ своею обязанностью заботиться о всѣхъ потребностяхъ жены, гдъ эту свою повинность онъ чувствуетъ и съ удовольствіемъ несетъ—тамъ въ данномъ случаѣ дѣло касается уже не предразсудковъ, но различія въ міровоззрѣніяхъ и строѣ общественной жизни.

ственной жизни.

Кельнерица влечется въ оккупованныя земли, какъ гусеница, когда въ ней пробудится инстинктъ превратиться въ мотылька. Она дождалась очень счастливой метаморфозы. Но самая счастливая метаморфоза кельнерицы—это превращеніе въ «госпожу Фельдбабову». Господинъ «Фельдбаба» и госпожа «Фельдбабова»—самые ориги-

Господинъ «Фельдбаба» и госпожа «Фельдбабова»—самые оригинальные типы, созданные оккупацією; это самые типичные колонисты. Боснія и Герцеговина составляетъ ихъ эльдорадо.

Господинъ «Фельдбаба» не обиженъ природою. Онъ учился въ нѣсколькихъ среднихъ школахъ и имѣлъ совершенно другіе планы жизни, нежели стать фельдбабою. Но такъ или иначе онъ долженъ былъ прекратить свое образованіе. Между тѣмъ наступилъ воинскій возрастъ и его взяли въ солдаты на З года. Каждаго новичка, обыкновенно, спрашиваютъ о томъ, что онъ умѣетъ дѣлать; и его тоже спрашивали. Когда онъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ, то господинъ лейтенантъ и господинъ гейтманъ удивились тому, что «этотъ мужъ» знаегъ по крайней мѣрѣ столько же, сколько каждый изъ нихъ, если еще не столько, сколько оба они вмѣстѣ, —во всемъ, кромѣ военнаго искусства. Въ такихъ «мужахъ» была нужда, потому что послѣ 1866 г., когда австрійскаго солдата поразилъ «прусскій учитель», какъ онъ самъ хвастался, также и въ Австріи чувствовалась потребность привлечь въ армаду нѣсколько больше интеллигенціи. Возведеніе въ «фельдбабу» нашего героя произошло быстро; но за то на этой ступени онъ и застрялъ. Если бы онъ былъ даже гені-

емъ, еслибы за генія признали его господ. лейтенанть и госп. гейтманъ, все же изъ него не могло бы выйти пичего болѣе, какъ только Фельдбаба, потому что онъ «не имѣлъ на то школы».

Первоначально душа господ. Фельдбабы наполнилась довольствомъ. До сихъ поръ она была охвачена напраснымъ усиліемъ причлениться къ какому-пибудь обществу; но ни одна изъ попытокъ къ тому ему не удалась. Всюду пожимали плечами надъ нимъ, какъ надъ погибшимъ существомъ. Но вдругъ онъ такъ возвысился: сталъ господ. Фельдбабой! Въ его сотив состоить ивсколько десятковъ мужей подъ его личнымъ начальствомъ; а падъ пимъ-господ. лейтенантъ и господ, гейтманъ. Низшіе должны были трястись предъ нимъ, а высшіе должны были въ душъ признавать его своею прозорливостью, а каждое его скромное мивніе-намекомъ, котораго они не посмъють не послушать. Если низшій чинь дасть Фельдо́аб'в нѣсколько крейнеровъ, Фельдоаба не откажется принять и зажмурить глазъ, чтобъ не замъчать опущенія по службъ солдата; если дасть ему цълую златку, \*) зажмурить оба глаза на цёлый мёсяць. Онъ посвящень во всъ тайны своихъ начальниковъ; онъ-ихъ довъренный, хранитель тайнъ, ихъ факторъ. Идетъ ли дъло о любовномъ приключеніи — Фельдбаба уже увъдомленъ. Касается ли дъло одолженія денегъ у жида-Фельдбаба непремънно долженъ быть посредникомъ. Всюду онъ долженъ взять и пъкоторую вину на свои бока. Молчаливъ, какъ гробъ и терпъливъ, какъ мескъ; онъ увъренъ въ томъ, что при своемъ настоящемъ положении будетъ за все щедро вознагражденъ. Своихъ высшихъ начальниковъ онъ можетъ обернуть вокругъ своего пальца; но показываетъ видъ, какъ будто бы проникалъ въ душу каждаго изъ нихъ сморщиваніемъ своихъ бровей, какъ будто бы уже могъ исполнить все, что еще не было даже и въ мысляхъ, не говоря уже о распоряженіяхъ, начальства. Показываетъ видъ. какъ будто и его тоже боялись подчиненные; на самомъ же дълъ онъ не быль ни боязливымь, ни страшнымь. Онь заботился только о выгодахъ для себя съ той и другой стороны. Для выгоды онъ сдълаетъ все, — очень хитро и осторожно такъ, чтобы ничъмъ не рискнуть. Постепенно въ немъ развилось большое честолюбіе. Онъ мыслиль про себя: Подождите, всёмъ вамъ. пожимавшимъ надо мною плечами, я покажу, чего я добыюсь!

Протекли три года обязательной службы Фельдбабы. Самъ господ. гейтманъ проситъ его «остаться на повторительную службу», потому что-де Фельдбаба сталъ правою рукою господ. гейтмана, который не можетъ съ нимъ разстаться. Пожалуйста возьми «вторую капитуляцію». За это получишь денежное вознагражденіе, да и самъ господ. гейтманъ кой-чъмъ наградитъ тебя за то, что исполнилъ его желаніе. Послъ второй возьми третью!

<sup>1)</sup> Златка т, е. 1 златой, или 1 гульденъ; срав. рус. рублевка

Мы слъдуемъ за Фельдбабою въ оккупованныя земли.

Онъ имъетъ спокойную самоувъренность человъка, который чувствуетъ, что занимаетъ на земномъ шаръ свое мъсто. Эгой увъренности онъ не имълъ, пока не былъ Фельдбабою; поэтому онъ съ увъренностью полагается на свой «военный чинъ» и на собственную особу. Замъчаетъ, что приблизилось время жениться. — Онъ человъкъ практики.

Выбирая себѣ невѣсту, не смотритъ ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко: прямо на особу соразмѣрную себѣ и удачную, — на такую особу, которая не будетъ пренебрегать имъ, какъ совершенно равная ему, подобная ему и по правственнымъ устоямъ, да часто и по одинаковой судьбѣ— на особу, которая составляетъ его двойникъ въ юбкѣ и какъ бы сотворена госпожею Фельдбабовою: на кельнерицу.

О своемъ намъреніи жениться Фельдбаба сообщилъ господину гейтману, который одобряеть его намъреніе и даже оказывается настолько любезнымъ, что самъ идетъ свидътелемъ (шаферомъ) къ алтарю, пожертвовалъ отъ себя и денежную помощь на свадебные расходы и почтилъ молодыхъ своимъ присутствіемъ на свадебномъ объдъ. Предъ полночью гейтманъ шепнулъ счастливому жениху за спиной невъсты, которая сидъла между ними, такъ чтобы и она слышала: «Sie Feldwebl...» То былъ привътъ прелестямъ невъсты, по крайней мъръ такъ казалось по ея выступившему румянцу. Фельдбаба вскочилъ; вытянулся, какъ свъчка, брякнулъ шпорами и наклонилъ голову въ знакъ того, что онъ чувствуетъ себя счастливымъ, потому что и самъ господинъ гейтманъ нтересуется его женою 1).

Кондюитъ господ. Фельдбабы чистъ, какъ стекло. Самъ господинъ гейтманъ составляетъ ему надежную протекцію. Фельдбаба затужилъ по гражданской службъ. Въ военномъ въдомствъ его карьера окончена; въ гражданскомъ же—только теперь ему открывается она.

Не забудьте, что мы въ оккупованныхъ земляхъ.

Въ гражданскомъ въдомствъ госнод. Фельдбаба можетъ стать всъмъ, чъмъ угодно ему. Въ 80-хъ годахъ австрійское правительство старалось награждать особъ, послужившихъ дълу оккупаціи, и за ними оставлять государственныя должности въ оккупованныхъ земляхъ. При этой системъ замъщенія должностей Фельдбаба могъ занять мъста: сторожа при судъ, пристава, канцеляриста, податного инспектора, тюремнаго смотрителя, даже инженера и предстойника. Особенное же призваніе онъ имълъ къ полицейской службъ. Фельдбаба быстро прошелъ первыя ступени служебной лъстницы и наконецъ сталъ предстойникомъ. Держится своего мъста зубами и ногтями и старается поставлять на подчипенныя его вліянію должности тоже фельдбабовъ, такъ какъ онъ убъжденъ въ томъ, что

<sup>1)</sup> Дальнъйшее изложеніе главы передается съ значительными сокращеніями, Перев.

фельдойом—чудо человъчества и ими только держится весь добрый порядокъ въ государствъ и обществъ.

Кельнерица участвуеть въ каждомъ случав служебной двятельно-

сти своего мужа.

Въ своей новой должности госнод. Фельдбаба педоступенъ, какъ 40-метровая ствиа; ведеть себя ревностнымъ стражемъ закона. Постоянно досадуеть на то, что законъ исполняется недостаточно строго и умъло. Его уста раскрыты, чтобы постоянно дълать выговоры, а рука поднята для паказаній. Предписаній закона онъ не знаеть, по знать ему и не нужно. «Я—Законъ!» кричить онъ на бъдныхъ поселянъ, ударяя себя въ грудь. Я-вамъ богъ»! заявляеть онъ темъ, кто припоминаетъ имя Бога. Пріобрѣлъ толстую книгу, которая постоянно лежить на столъ его уряда. Когда кто-нибудь изъ несчастныхъ подчиненныхъ возражаетъ Фельдбабъ, онъ возьметъ въ руки эту толстую книгу и скажетъ: «Законъ гласитъ!..» Герцеговинецъ и боснякъ лишь только услышитъ изъ усть господина Фельдбабы слово «Законъ», какъ уже не имъетъ своего мнънія, покорно склоняеть свою голову, какъ мокрая курица, и господ. Фельдбаба уже можеть делать съ нимъ все, что хочеть. Боснякъ и герцеговинець уже о каждой толстой книгъ думаетъ, что эта книга-Законь, и боится ея еще издали, какъ будто-бы это была кухарка госпожи Фельдбабовой. Когда же видить, что господинь Фельдбаба роется въ толстой книгъ, то думаеть про себя: «бъда, худо будеть!» Надъ госиод. Фельдбабой никто не имъетъ власти, кромъ госпожи Фельдбабовой. Только она можеть смягчить его гитвъ и сохранить отъ него того, на кого онъ готовъ уже обрушиться. Отъ изъявленій же благодарности она не отказывается.

Но пора окончить объ этихъ двухъ доблестныхъ піонерахъ евро-

пейской цивилизаціи въ Босніи и Герцеговинъ.

Конечно, не каждая кельнерица такъ счастлива, чтобы стать госпожею Фельдбабовою. Однако, въ оккупованныхъ земляхъ она уже имъетъ то, что называется «общественнымъ положеніемъ». На нее смотрять уже съ боязнью, въ особенности же потому, что никто не знаетъ о томъ, какого вліянія она достигнетъ. Бъда той, которая навсегда останется кельнерицею. Она вынуждена будетъ переносить на себъ всю ненависть, все подозръніе домороднаго обывательства, которое считаетъ ее микробомъ нравственной порчи и проституткою.

О томъ, что такой видъ проституціи ведется при оккупаціи, нѣтъ нужды говорить, а тѣмъ болѣе росписывать это общественное зло. Особенно зло нарекають на кельнерицу магометане, которые убѣждены въ томъ, что боснійское правительство имѣетъ тайное намѣреніе отравить ихъ стихію и уничтожить ихъ этимъ сладкимъ ядомъ. Но чтобы проституція, дѣйствительно, могла идти смѣло, бокъ о-бокъ,

съ добрымъ полицейскимъ управленіемъ -- этого никто не могь мнъ

подтвердить.

Если будемъ судить о томъ, какъ будутъ развиваться эти дъла далъе, то можетъ считать вполнъ правдоподобнымъ, что правственное развращение коснется глубже магометанскаго населения, потому что съ этой стороны оно было совершенно закрыто, а также и потому, что то растеніе, къ которому не было доступа воздуху и свъту, всегда болъе нъжное и слабое. Но все же развращению подпадутъ только единичныя личности, а самыя основы чистаго семейнаго быта магометанъ останутся въ общемъ ненарушенными. А до тъхъ поръ, пока общество покоится на ненарушенномъ семейномъ бытъ, оно не потеряно. Чего не достаетъ магометанамъ, такъ это именно какоголибо образованія. Въ этомъ отношеніи они должны во многомъ догонять другіе народы. Имъ грозить опасность, въ погонъ за образованіемъ, по примъру Царьграда, стать поверхностными, односторонними и успоконться только верхушками европейскаго просвъщенія. Въ пути за просвъщеніемъ союзниками, руководителями и правственною опорою магометанъ будутъ ихъ братья православные. Они, какъ выше было сказано, наиболъе близки къ магометанамъ нравственно, но отличаются отъ магометанъ между прочимъ еще и тъмъ, что, соблюдая въ своемъ обществъ чистую семейную жизнь, они допускають въ нее человъка и иного въроисповъданія. Эта особенность ихъ быта составляеть краеугольный камень образованности. Магометане только консервативны; православные же консервативны въ семейной жизни, въроисповъдании и народныхъ обычаяхъ, но виъстъ съ тъмъ ихъ мысль открыта для всего, что означаеть человъческій прогрессъ.

Ныпъшнее сближение магометанъ и православныхъ сербовъ въ оккупованныхъ земляхъ для будущаго — особенно знаменательный

фактъ.

## Торговля.

Мы приближались къ Требину. Я завелъ разговоръ о торговыхъ отношеніяхъ, чтобы еще послушать Луки Грбешича прежде, чъмъ

разстанусь съ нимъ.

Лука Грбешичъ говорилъ: «Мы сами удивляемся, даже страшимся того, какъ сильно падаетъ торговля въ оккупованныхъ земляхъ— не только здѣсь, но и всюду на Балканахъ. Относительно лучше еще торговля тамъ, куда вѣтеръ еще не заносилъ порошковъ швабской культуры. Прежде до оккупаціи на Балканахъ было много зажиточныхъ и цвѣтущихъ городовъ; а наши отцы и дѣды говорили, что во время ихнихъ отцовъ и дѣдовъ было и еще лучше. Былъ Травникъ, Сараево, Ливно, Тузла, Мостаръ, Требинь, Фоча, Новый Пазаръ, Призрень, Скотье, Солунь, Пловдивъ, Дринополь, Битоли, Скадеръ, Лѣсъ. Драчъ. Всѣ эти и еще многіе другіе города Балкана положительно плавали въ богатствѣ.

Я не могъ удержаться отъ замъчанія: — «Только этого богатства нигдъ не было видно».

Лука нѣсколько разгорячнося этимъ замѣчаніемъ: «Не было видно, потому что не было нужды носить свое богатство на ноказъ, гордиться надъ бѣдными и пробуждать въ нихъ зависть. За то, чѣмъ тебя надѣлилъ Богъ, и благодари Его; но не думай, что все это не будетъ и отнято у тебя. Если ты богатъ, помогай бѣднымъ, удѣляй милостыню, жертвуй на благолѣніе храма Божія, на содержаніе школы, ставь мосты, строй дороги, больницы, но не предавайся глуной роскоши и тщеславію, потому что никто столь не противенъ Богу, какъ гордый!»

Меня заинтересовало это христіанско-магометанское воззрѣніе на имущество. Пріучившись просматривать не одну только личину матеріи, но и самый «рубъ», я возразиль:--«Хорошо-бы, дѣйствительно было, еслибы каждый богачъ имѣлъ строгое уваженіе къ себѣ и са-

мимъ дѣломъ доказывалъ, что ничего не задерживаетъ у себя изътого, что долженъ жертвовать Богу и страждущему ближнему. Между тѣмъ и въ старое время вы скрывали свое богатство, чтобъ не подвергнуться опасности за свое имущество и не дѣлиться имъ съ каждымъ сильнымъ: пусть это будетъ государственный чиновникъ, воинскій дустойникъ, или кичливый бегъ, когда у нихъ увеличилась бы жажда къ вашему золоту».

«Это правда», объясняль Лука, «никогда нашъ купецъ не быль увѣренъ въ томъ, что завтра не придегъ къ нему сильный, не положитъ на столъ своего кулака и не прикажетъ: отопри мнъ всъ свои сундуки!» Однако, и наша братія не была мухою противъ сильныхъ. Наша братія сама высматривала себъ въ средѣ сильныхъ защитника. который охранялъ ее отъ другихъ сильныхъ. Кромъ того мы были юнацкимъ племенемъ и умѣли какъ поставить себя въ томъ случаѣ, еслибъ для самосохраненія не было достаточно одного разума.

«Въ этомъ случат мы съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаемъ турокъ: турокъ не хотълъ, чтобы мы только боялись его и покладали свои руки за спину въ то время, какъ онъ приходилъ и требоваль отъ насъ большаго, нежели сколько было справедливо требовать. Турокъ желалъ, чтобы мы оборонялись и не ждали того, чтобъ онъ самъ далъ намъвъруки оружіе. Вследствіе этого было не легко нашего купца довести до погибели. Купцы составляли изъ себя тверло организованное общество, всё члены которато были вполнё солидарными между собою. Если бы кого-нибудь изъ нихъ постигло несчастіе отъ Бога, или человъка, остальные купцы не дали бы ему погибнуть. Когда было военное время и царь (султанъ) требовалъ много денегъ. сами купцы распредъляли между собою эту подать и уплачивали требуемую сумму сообща, такъ что кромъ нихъ никто не зналъ, какую часть внесъ каждый изъ нихъ и какъ великъ его капиталъ. Когда казалось, что кошелекъ купца былъ вычерпанъ до дна, на самомъ дълъ онъ всегда имълъ еще нъкоторый запасъ, съ которымъ снова начиналъ работать, и могъ снова стать зажиточнымъ. Нынъ же все-на обороть. Нынъ каждый хочеть считаться зажиточнымъ и богатымъ, хочетъ возбуждать мнёніе о себё, какъ о такомъ богачь, у котораго денегь, какъ плевковъ; а на самомъ дъль онъбъднякъ, на которомъ часто даже чужіе штаны».

— «Ну, Лука Грбешичъ, счастливы ваши сыновья и внуки! Видно старыя купеческія балканскія традиціи глубоко засѣли въ васъ и, если ваши внуки пустять на вѣтеръ все ваше выстраданное имущество, то все-же они будутъ знать, къ кому обращаться за новыми средствами къ жизни, требуемыми нашимъ временемъ».

Лука не понялъ шутки. Невесело пожималъ плечами и говорилъ: «Не нашли бы вы такихъ довърителей (кредиторовъ), которые бы на

такую инотеку хоть-что нибудь одолжили имъ. Мы уже около 10 авть работаемь въ убытокъ и. если еще кое-какъ прозябаемъ, такъ только потому, что еще можемъ опираться на старыя сбереженія и запасъ. Но они не бездопные; а надежды на поворотъ къ лучшему нътъ. Такъ что не только мы, но и наши сыновья, должны подготовдаться къ тому нечальному концу, когда дойдетъ дъло до нищенской сумы».

— «Если бы это было правдою, то вы представили бы хотя одно доказательство того, что недостаточно имъете въ себъ ловкости и упругости, чтобъ съ успъхомъ конкурировать съ повыми стихіями,

приведенными оккупацією въ вашу землю».

Лука, какъ-будто не слушая меня, продолжаль о томъ, какъ было у нихъ въ прежнее время, и какъ теперь. «Прежде люди были честными и солимными. Ланное слово значило больше, нежели нынъшняя росписка. Нарушить данное слово считалось самымъ большимъ позоромъ; прежде не было обмановъ, нынъ же все-иначе. Нынъ люди стали признавать, что только письменное обязательство, гербовая бумага и свидътели имъютъ значение. Дълаютъ всякие обманы, которые облегчены тъмъ, что придерживающіеся старыхъ основъ беззащитны противъ нихъ. Идти въ Зеницу (криминалъ) за торговлюдля нихъ составляетъ не муку и позоръ, а утъщение. Зеница для нихъ стала высшимъ училищемъ. Тамъ они научаются барской жизни и удобствамъ, тамъ узнають о многихъ новыхъ потребностяхъ, которыя стануть для нихъ несбходимыми, когда войдуть на свободу; а ради удовлетворенія имъ они станутъ способными къ новымъ злодъяніямъ. Когда нынъшній злочинецъ отправляется въ Зеницу, ему весело, какъ будто бы шелъ на балъ, потому что онъ уже увъренъ въ томъ, что вернется на свободу и что онъ поступаетъ такъ, какъ всюду это принято».

На это я возразилъ: «Слишкомъ мрачно вы смотрите на вещи, Лука Грбеничъ. Отбывающій наказаніе имфетъ право ожидать отъ общества, чтобъ ему была дана возможность стать новымъ человъкомъ, порядочнымъ обчаномъ 1), и на оборотъ общество имъетъ повинность каждому наказанному простить вину и послъ отбытія наказанія считать человѣка очистившимся. Если такъ поступаете въ

оккупованныхъ земляхъ, то могу только одобрять».

«Такъ было прежде, до оккупаціи», отвътилъ Лука. «Турки не разъ наказывали сурово. Но какъ скоро кончался срокъ наказанія, наказанному уже не напоминали о злодъяніи и онъ могъ не только перемънить образъ своей жизни, но и продолжать дъло своего призванія. Тогда высшею честью мужа считалось не измѣнять своему убъжденію и занятію, хотя бы ему грозила за это и петля. Самъ

<sup>1)</sup> Членомъ общества, гражданиномъ.

опыть, о которомъ я сказаль, говорить о томъ, что въ Зеницѣ люди пріобрѣтають еще большую наклонность къ злому и умѣнье освобождаться отъ наказанія».

— «Мы, швабы. говоримъ о такихъ, людяхъ, что они становятся рафинованнъйшими. Но этого не должно бояться, потому что тъмъ же самымъ способомъ и общество лишается своей простоты и примитивности: для рафинованнъйшихъ лисицъ оно приготовляетъ рафинованивний ловушки. Милый Лука, мив думается, что вы слишкомъ глубоко увязли въ старомъ, слишкомъ часто обращаете свои мысли къ минувшему и потому ошибаетесь. Кажется мнъ, что вы должны проворнъе схватиться за новыя орудія духа, за новыя средства къ пріобретенію благобыта, чтобы удержаться на переднихъ мъстахъ и не дать выбить себя окончательно съ арены, или хотя на заднія мѣста ея. Въ старое время, когда людъ не умълъ читать и писать, данное слово вообще должно было имъть значение. Но въ цивилизованныхъ земляхъ, гдъ безграмотные составляють исключение, гдъ взаимныя спошения увеличиваются, а правовыя отношенія становятся болже сложными, панное слово становится всюду недостаточнымъ уже по одному тому, что стало уже недостачно одной намяти, чтобъ она обнимала все это и на полгое время.

Лука Грбеничъ покачалъ головою въ знакъ того, что онъ не согласенъ. Посмотрълъ мнъ въ глаза такъ пытливо. Ему не нравилось то, что я высказалъ; въ немъ возникли сомнънія, можно-ли-де ему говорить со мною съ полнымъ довъріемъ; но довъріе взяло въ

немъ перевъсъ.

«Я разскажу тебѣ случай, произшедній у насъ въ Требинѣ въ послѣднихъ годахъ. Въ 1896 г. захворалъ требинскій сосѣдъ Стефанъ Черовичъ. Почувствовавъ приближеніе кончины, онъ задумалъ часть своего капитала пожертвовать сербской православной школѣ въ Требинѣ. Сообщилъ своему семейству о томъ, что желаетъ обезпечить эту школу капиталомъ въ 40,000 зл. Семейство согласилось; но явились нѣкоторыя педоразумѣнія, коихъ прежде не было. Боснійское правительство вдругъ 1) издало расноряженіе, чтобъ каждый даръ, дѣлаемый въ пользу православнаго храма или школы, не превышалъ 10 зл. Что дѣлать? Пригласили о. архимандрита Христофора Михайловича и просили его совѣта. О. Христофоръ разсудилъ, что правительственное распоряженіе касается даровъ, а не отказовъ по завѣщанію и предложилъ, чтобы сосѣдъ Стефанъ отказалъ эти 40,000 зл. для богоугодной цѣли но завѣщанію, если не можетъ ихъ подарить. Но приспѣла новая бѣда. Стефанъ Черовичъ пе умѣлъ писать,

<sup>1)</sup> Именно для предотвращенія этого пожертвованія правительство и издало такое распоряженіе. Перев.

а также и инкто изъ его семейства 1). Пригласить какого-нибудь чиновника написать завъщание не ръшались изъ онасения, что такимъ путемъ воля завъщателя не будетъ исполнена. Между тъмъ силы больного улетали. О. Христофоръ преподалъ ему последнее утъщеніе и умирающій еще разъ подтвердиль свою волю-чтобъ опредъленная имъ сумма поступила на требинскую православную школу. Стефанъ Черовичъ скончался. О. Христофоръ, съ согласія его семейства, составилъ духовное завъщание, переданное устно, росписался за Стеф. Черовича и представиль этоть документь на судь для распоряженій по исполнецію зав'ящанія. Между т'ямъ судъ, не смотря на присягу родныхъ завъщателя, принялъ это завъщаніе за подлогъ; вслъдствие чего о. Христофоръ былъ осужденъ за подлогъ на 31/2 года въ тюрьму на тяжелое заключение и въ оковахъ былъ отвезенъ въ Лепоглаву въ Хорватію. Сколько было слезъ, когда мы узнали о томъ, что въ тюрьмъ ему обрили бороду, остригли волосы и одъли въ арестанское платье».

— «О. Христофоръ ошибался — не сомивайтесь въ этомъ. Онъ могъ самъ написать завъщаніе, по при жизни завъщателя и пригласить двухъ свидътелей, которые бы подтверждали это. Или завъщатель могъ бы устно высказать свое завъщаніе въ присутствіи двухъ свидътелей и опо осталось бы пенарушеннымъ. Если же о. Христофоръ написалъ завъщаніе по смерти завъщателя, но отъ его имени, то онъ допустилъ провинность. Вы несправедливо удивляетесь тому, что онъ наказанъ».

Все же Лука не переставалъ удивляться.

«Иначе мы никогда пе дѣлали своихъ завѣщаній», говорилъ онъ торжественно, «какъ предъ отцомъ духовнымъ и никогда не было никакихъ обмановъ, никакихъ споровъ! А здѣсь справедливость завѣщанія подтверждало цѣлое семейство, а не только два свидѣтеля. О. Христофоръ не имѣлъ никакого злого умысла; напротивъ онъ думалъ поправить дѣло написаніемъ завѣщанія. Цѣлая Боснія и Герцеговина убѣждена въ томъ. что о. Христофоръ страдаетъ невинио. Мостарское общество хотѣло подать ходатайство о помилованіи его, но воспретилъ это правительственный комисаръ. Между тѣмъ во времена турецкія всякому гражданину было позволено подавать петиціи во всѣ оттоманскіе уряды—духовные и гражданскіе, правительству и Государю», выразилъ Лука.

Этого уже вполнъ достаточно, что бы любезный читатель узналъ и составилъ себъ понятія о различіи взглядовъ домашняго и приш-

<sup>1)</sup> По свъдъніямъ, доставленнымъ переводчику, подъ этимъ духовнымъ завъщапіемъ подписались въ качествъ свидътелей, кромъ о. архим. Христофора, также: Марко Дучичъ, Тодоръ Перовичъ, жена завъщателя Черовича и игуменъ о. Герасимъ Іовановичъ—всъ они были осуждены на тюремное заключеніе.

Прим. перевод.

лаго купечества въ оккупованныхъ земляхъ. Мы чехи, живемъ въ торговой сферъ, въ которой оккупованные купцы видять не только опасность конкурента, но и совершенную свою погибель. Нашъ торговецъ, конечно, будетъ того мивнія, что на такихъ старосвътскихъ началахъ въ наше время нельзя торговать, но у тъхъ началъ онъ не можетъ отрицать заслуженной почтенности и уваженія. Въ европейской торговлѣ, вслѣдствіи вліянія англичанъ и жидовъ, слово «нравственность» встрѣчается все рѣже и рѣже; скоро совершенно исчезнеть и слово «солидность». Тогда единственнымъ началомъ торговли будеть корысть, корысть за всякую цену. Этотъ путь противоръчитъ консервативнымъ творцамъ оккупованныхъ земель. Въ этомъ случав есть ивчто очень, очень трагическое: столь жизнеспособный остатокъ стараго свъта, при томъ такой купецъ по природъ скоръе матеріально погибаеть, чъмъ покидаеть свои увъковъченныя основы, на которыхъ его предки соорудили хорошее родовое имущество. Даже съ этимъ имуществомъ онъ нынъ разстается и только потому, что хочеть остаться върнымъ своимъ основамъ. Но все-же онъ не погибнетъ, не бойтесь за него! Если борьба за жизнь вынудитъ его принять новыя основы и средства, какими пользуется «міровая» торговля, то врожденный сербскому купцу торговый талантъ будетъ снова приглашенъ къ своему праву и тогда, если не изъ старыхъ боснійско-герцеговинскихъ купцовъ, то изъ среды ихъ сыновей, выйдуть еще гораздо большіе плуты, мошенники и обманщики, чъмъ какимъ слыветъ до сихъ поръ избранный (еврейскій) народъ! Изъ того, что сказалъ Лука Грбешичъ о воспитанникахъ зеницкаго криминала, мы видимъ уже ясное указаніе на это.

Продолжимъ рѣчь о торговыхъ отношеніяхъ въ оккупованныхъ земляхъ.

Въ Сараевъ мнъ разсказывали объ одномъ купцъ, скопившемъ 4 — 5 милліоновъ. Онъ былъ столь аккуратенъ, что и каждое яйцо мърялъ, прежде чъмъ купитъ его. Для этого онъ имълъ при себъ проволочное колечко, чрезъ которое и пропускалъ каждое яйцо. Яйца, свободно проходившаго чрезъ это колечко и слъдовательно не имъвшаго нужной мъры, онъ не покупалъ. Если бы кто увидълъ его, какъ въ своихъ засаленныхъ шароварахъ онъ мърялъ на торгу яйца, смиловался бы надъ нимъ и далъ бы ему крейцеръ, не предполагая того, что видитъ предъ собою владътеля нъсколькихъ милліоновъ. Другіе купцы, безсомнънія, не были столько же большими ригористами при нокупкъ яйцъ; но всъ были особенно скромными и разсчетливыми. Имъя очень малыя собственныя потребности, они могли продавать свои товары гораздо дешевлъ, чъмъ другіе европейскіе купцы. При томъ же стройная организація купеческаго сословія и веденія имъ торговли дълала такую торговлю не только не убыточною, но даже исключала возможность всякаго риска. Цъны товаровъ могли быть

меньшими потому, что покупавшій не выпуждался переплачивать продающему за привозъ товаровъ. Но что составляло самое главное основаніе преусп'янія торговли въ турецкое время, такъ это было именно то обстоятельство, что торговцы были свободными отъ даней — за право торговли, какъ это и доселъ ведется въ турецкихъ провинціяхъ и на Черной Горъ. Вообще здъсь были такія благопріятныя условія для развитія торговли, какихъ нынѣ не имѣетъ ни одно изъ новыхъ государствъ. Вирочемъ, здѣсь была также и густая тынь. Купецъ долженъ былъ дълать много подарковъ и различныхъ частныхъ платежей, не урегулированныхъ никакими предписаніями закона. Но все-же можемъ върить на—слово купцамъ, что въ турецкое время во всъхъ бакшишахъ они работали съ большею выгодою, нежели теперь. Были наложены на нихъ пошлины не только государственныя, но и частныя, т. е. такія, конхъ сильные беги самовольно налагали на товары, провозимыя чрезъ ихъ земли. Эти пошлины (если оставимъ названіе ихъ этимъ словомъ!) до 30 годовъ 19 стольтія были распространены только на домашнихъ кунцовъ; между тъмъ какъ на купцовъ чужестранныхъ, охраняемыхъ приставленными къ тому консулами и дипломатическими посланниками, беги не ръшались налагать пошлинъ. Однако, при всемъ томъ домашняя торговля преуспъвала такъ, что нынъшнее поколъніе съ грустью вспоминаетъ о тогдашнихъ временахъ, какъ о временахъ расцвъта торговли.

Есть и другія причины хозяйственнаго упадка нынъшняго босногерцеговинскаго купечества.

Если мы сказали о томъ, что босно-герцеговинское купечество прежде было болѣе зажиточнымъ и что между купцами встрѣчались замѣчательные капиталисты, то отнюдь не нужно здѣсь подразумѣвать будто бы купечество владѣло необозримыми сокровищами восточныхъ сказокъ. Владѣтель 4—5 милліоновъ слылъ въ Босніи уже «боснійскимъ королемъ» и оккупованныя оставили за нимъ это прозвище, чтобъ удержалась въ Босніи иллюзія, будто въ ней есть боснословное богатство. Но что такое этотъ «боснійскій король въ сравненіи съ Ротшильдомъ, Блейхродеромъ, Гиршемъ и другими королями капитализма? Къ этимъ капиталистическимъ величинамъ нельзя и приравнивать босно-герцеговинскаго купца. А все-же оккупація поставила его лицемъ къ лицу съ необходимостью помѣриться своими силами съ великимъ чужимъ капиталомъ. Этотъ великій чужой капиталъ, хорошо организованный, наступательно—воинственный и при томъ охраненный, быстро овладѣлъ полемъ. Въ оккупованныхъ земляхъ онъ дѣлаетъ хорошую торговлю—о томъ не можетъ быть спора, равно какъ и о томъ, что всѣ служащіе ему, всѣ гонящіеся за капиталомъ, посредники капитала, чувствуютъ себя вполиѣ спо-койными и любуются тѣмъ, что торговля въ оккупованныхъ земляхъ

расцвътаетъ. Тъмъ не менъе этимъ нельзя привести въ заблуждение того, кто не желаетъ видъть одну только сторону медали и не имъетъ основанія считать себя великимъ капиталистомъ.

Домашній средній капиталь действительно убиль малый чужой капиталь, прибывшій сюда за счастьемъ вслёдь за оккупаціею. Не было примёра, чтобы въ теченіи 20 лёть оккупаціи въ Босніи и Герцеговине усилился какой-ннбудь «малый жидь». Все, что называется этимь именемь, здёсь только прозябаеть. «Малому жиду», приходящему въ оккупованныя земли съ цёлію представлять собою посланника міровой цивилизаціи, устроять нёмецкія фирмы и тёмъ пріобрётать для себя протекцію оккупаторовь, нёть успёха. Не помогли «малому жиду» и тайныя взятки чиновникамь и дустойникамь съ тёмь, чтобъ они не ходили къ домороднымь сербскимъ купцамъ и покупали все нужное для себя у «малаго жида». Домашній купецъ устояль въ борьбё съ этимъ противникомъ и довель его до такого положенія, въ которомъ ему опасно оставаться.

Но горе домашнимъ купцамъ отъ борьбы съ «великимъ жидомъ». Противъ него средній домашній капиталъ могъ бы противустать лишь сдруженнымъ. Только въ такомъ случат онъ могъ бы явиться значительно отпорною силою, въ которой чужой капиталъ могъ бы видъть хотя бы свои компромиссы, если домашній соперникъ не выбилъ бы его окончательно съ поля битвы, принявши въ помощь сдруженному капиталу свойственный ему торговый талантъ и непарушенную еще честность своего сословія. Но судьбу средняго домашняго капитала рѣшили взгляды политическіе.

Ядро босно-герцеговинскаго купечества составляють православные сербы. Купцы всегда были главнымъ столномъ православной сербской церкви и школы. Изъ причинъ, которыя вполив выяснить удастся только будущему историку оккупаціи и которыя намъ теперь неизвъстны, даже и непонятны, и мы можемъ только догадываться о нихъ, сараевское правительство стало очень немилостивымъ къ сербской православной стихіи въ оккупованныхъ земляхъ, а тъмъ самымъ и къ православному купечеству. Правительство просто напросто не дозволяетъ торговаго, банковскаго и предпринимательнаго общества и особенно ревностно бдитъ надъ тъмъ, чтобъ не сдруживать, въ интересахъ сербскаго хозяйства, православныхъ съ магометанами. Это обстоятельство возбуждаетъ подозръніе въ томъ, что всъ препятствія, дълаемыя боснійскимъ правительствомъ въ культурныхъ вопросахъ страны, имъютъ своею причиною торговую ревность чужого капитала, приглашеннаго сюда боснійскимъ правительствомъ. Соединеніе остальныхъ принциповъ, цълей и интересовъ— нравственыхъ и хозяйственныхъ — въ каждомъ политическомъ шагъ становится неизбъжнымъ и неразлучнымъ.

Бой доманняго босно-герцеговинскаго канитала съ чужимъ, поощряемымъ самымъ правительствомъ, выясиятъ слѣдующіе примѣры.

Въ Сараевъ открылся Земскій Банкъ, правленіе котораго состоитъ на половину изъ членовъ, назначенныхъ въискимъ Банкферейномъ. А другую половину членовъ правленія банка назначаетъ само боснійское правительство. Построили въ Сараевъ на акціяхъ нивоварию, которая имъетъ иъмецкую фирму «Aktienbrauerei in Sarajevo». Главнымъ акціонеромъ нивоварни состоитъ госи. Каллай. Это общество изъ своихъ видовъ не продаетъ акцій православнымъ сербамъ; но вмъстъ съ тъмъ боснійскіе уряды отнимаютъ у нихъ натенты на продажу пива и передаютъ ихъ особамъ изъ своего лагеря. Мнъ сообщено, что пивоварня имъетъ въ запасъ 84 патента, явившіеся такимъ образомъ. На подобныхъ же основахъ сооруженъ въ Сараевъ и акціонерскій лиговаръ (спиртный заводъ).

Достаточно извъстна въ Босніи также чужая фирма «Morpurgo a Parente», которой боснійское правительство отдало на срубку прекрасныя босно-герцеговинскіе лъса. Эта фирма прежде платила самое большое 4 зл. за дубъ, потомъ 5 зл., нынъ 7 зл. и наконецъ, когда

явился большой спросъ на лъсъ, то даже 26 зл.

Въ Зеницѣ есть привиллегированная бумажная фабрика чужого предпринимателя жида Эд. Мусила. Правительство помогаетъ его предпріятію: отпускаетъ ему каменный уголь по баснословно дешевой цѣнѣ: 1 м. ц. за 10 кр. и даже само выстроило для него вѣтвь желѣзиой дороги. Далѣе правительство обязалось для канцелярскихъ нуждъ въ своихъ оккунованныхъ земляхъ не получать бумаги отъ другихъ фабрикъ, такъ только изъ этой фабрики. Эд. Мусиль можетъ выработать самъ только ²/3 требуемой бумаги, а остальную ¹/3 онъ получаетъ отъ другихъ фабрикъ. Вся бумажная торговля въ обѣихъ оккунованныхъ земляхъ находится въ его рукахъ и онъ диктуетъ ей свои цѣны. Вслѣдствіе этого бумага въ оккунованныхъ земляхъ дороже, нежели въ другихъ австрійскихъ областяхъ.

Въ Узоръ возникъ сахарный заводъ. Кто владътель его—это большой секретъ, такъ что даже бухгалтерское чиновничество не знаетъ о томъ ничего опредъленнаго, оно знаетъ только то, что капиталъ долженъ приносить  $10^{\circ}/_{\circ}$ , что правительство поручилось за эту прибыль, и что капиталъ на постройку завода и на первое обзаведение данъ самимъ правительствомъ. Само правительство получаетъ для завода и свекловицу. Въ 1895 г. оно доплатило на сахарный заводъ 300,000 зл.

О другихъ предпріятіяхъ боснійскаго правительства умолчимъ.

Видя, что старые пути къ обогащению запрещены, а новыя не открыты, (Правительство основало нъсколько пизшихъ коммерческихъ школъ, соотвътствующихъ скоръе чешскимъ мъщанскимъ школамъ и не имъющихъ почти никакого значения для коммерческаго образова-

нія домородцевъ. Не могу сказать объ этихъ школахъ того, что онъ соотвътствують коммерческимъ нуждамъ области), купецъ самъ озаботился тъмъ, чтобъ его капиталъ возрасталъ.

До оккупаціи въ Босніи и Герцеговинъ, какъ и всюду въ Турціи и на целомъ Балкане, господствовало натуральное хозяйство. Окку-пація же завела хозяйство денежное. Прежде было мало денегь, за то онъ были ръдки и дороги; тогда, уже вслъдствіе одного этого, зажиточность босно-герцеговинскихъ купцовъ до оккупаціи казалось значительно большею, нежели какою она стала при хозяйственномъ переворотъ оккупацією, принесшею въ землю больше денегъ, болъе дешевый кредить, домогательстводенегь и вмъстъ съ тъмъ большую ненадежность капитала. Босно-герцеговинскій крестьянинъ прежде могъ, если бы хотъль или быль вынуждень, обходиться безъ денегь круглый годъ. Себя и семейство онъ кормиль съ поля, скотъ-съ луговъ и нивъ; лъсъ на топливо и строеніе онъ получаль безплатно; новую «кучу» (избу) ему строилъ господинъ поземка, одежду изъ шерсти и льна выработывали сами женщины, а онъ выдълываль обувь («опонки») для всего семейства изъ кожи домашнихъ животныхъ. Даже для развлеченія и роскопіи могь обходиться безъ денегь: могь посадить табаку, накурить ракіи, или сливовицы столько, чтобы было достаточно для него и гостя, залетавшаго подъ его стръху (кровлю).

Но нагрянула оккупація, а съ нею и денежное хозяйство. Крестьянинъ почувствовалъ нужду въ деньгахъ, даже необходимость. Оккупація привела съ собою въ землю большіе капиталы, но не для того, чтобы оставить ихъ тамъ, но чтобы унести изъ страны все, что удастся. Капиталы не для того пришли въ землю, чтобы всевозможными средствами разойтись даже до кучи крестьянина и настуха, но искусственно нъкоторыми способами они разверстались такъ, что стали оттягивать тукъ земли и обывательства къ своей корысти, къ сво-

ему резервуару.

Нуждаясь въ деньгахъ, къ кому теперь долженъ обратиться за ними крестьянинъ? Естественно — къ своему родаку и знакомому кунцу. А также естественно и то, что купецъ долженъ непремънно воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы съ одной стороны самому получить отъ этого прибыль и съ другой — номочь своему сородичу и единовърцу. По предпосланному изложенію хозяйственныхъ отношеній предъ оккупацією и вобще о хозяйственныхъ переворотахъ, принесенныхъ въ Боснію и Герцеговину оккупацією, понятно, кредитъ, сдъланный купцомъ-крестьянину, не могъ быть тотчасъ-же дешевымъ. Дъйствительно, если представитъ себъ тъ послъдствія, которыя явились бы въ томъ случать, если бы крестьянинъ, еще вчера не имъвшій никакой нужды въ деньгахъ и съ деньгами не умълъ вести хозяйства, равно какъ и пріобрътать ихъ, а сегодня вдругъ получилъ бы за незначительную работу много денегъ, то поймемъ,

что деньги оказались бы очень нагубными для крестьянина, что онбиредвъщали бы его матеріальную и правственную гибель. Въ этомъ случать могъ оказать помощь только постепенный переходъ и онъудавался, пока кредиторомъ крестьянина былъ купецъ.

Но уряды, замътивъ, что этотъ купецъ, «простой купецъ», какъ называють его съ большимъ неудовольствіемъ оккупачники, эта тварь, болъе всего ненавистная имъ, высвободится изъ болота, на еще нашелъ способъ увеличивать свой капиталъ, выступили противъ него, чтобы запретить ему денежную торговлю. Правительство имъло доброе намърение приобръсти для крестьянина дешевый кредить сооруженіями окресныхъ банковъ. въ которые каждый крестьянинъ долженъ былъ вносить 4% прибавку къ своимъ податямъ и эта прибавка тотчасъ же по уплатъ нодатей откладывалась въ его пользу. Но чиновники, набивъ свои головы различными политическими тенденціями, уничтожають это доброе предпріятіе правительства своимъ «фельдбабовскимъ» произволомъ. Окресные банки находятся подъ управленіемъ политическихъ урядовъ. О томъ же, какъ здѣсь получается кредитъ, рѣчь будетъ впереди. Здѣсь нужно упомянуть только о томъ. что уряды усиленно работаютъ надъ тъмъ, чтобы крестьянинъ кредитовался не у купца, а въ окресной кассъ. Они сами предлагають крестьянамъ не платить купцамъ своихъ долговъ. Въ оккупованныхъ земляхъ въ этомъ случай есть ничто совершенно новое: можно дёлать долги и не платить ихъ! Въ турецкій неріодъ считалось священною повинностью каждаго заплатить свой долгъ. Случалось, что должникъ уже не имълъ льготы и все-же просилъ обождать; но чтобы прямо ръшиться: не заплачу, или чтобы еще уряды своимъ авторитетомъ предлагали ему не платить, этого никогда не бывало. Кто же виновать въ томъ, что крестьянинъ опустилъ многія основы своихъ отцовъ и примирился съ порядкомъ, который кажется ему выгоднымъ? Ну и вотъ, одъ не платитъ. Кредиторъ жалуется. Тяжба тянется даже до осени. когда наступаеть для крестьянина повинность платить десятину. Тогда судъ признаетъ требованіе заимодавца справедливымъ, принуждаеть должника къ уплать и върителю дозволяется дълать экзекуцію. Но все-же государство имъетъ преимущественное право напередъ получить съ крестьянина, а вслѣдъ за нимъ имъетъ право на получение и господинъ поземка. Напередъ должно очистить десятину и третину за текущій годъ и недоимки за прежній годъ, потомъ должникъ уже можетъ расчитываться и съ своими частными кредиторами. Но тутъ урядъ заявляетъ, что должникъ уже ничего не имъетъ у себя (и на самомъ дълъ онъ ничего не имфеть, какъ увидимъ поздне); тогда кредиторъ уходить ни съ

Съ того времени, какъ начали отнимать у купцовъ патенты на продажу пива, уряды, идущіе сподружно съ крестьянами противъ

кредиторовъ – кунцовъ, стали совътовать последнимъ заявлять о томъ, что долгь купцамъ они сдълали за спиртныя напитки. Такимъ образомъ здъсь дъло получило такой видъ, какъ будто-бы уряды были озабочены охраненіемъ народа отъ цьянства. Это обстоятельство хвалоречники оккупацін тоже выставляли предъ неосвёдомленными чужестранцами одною изъ великихъ заслугь боснійскаго правительства и его органовъ. Пьянство!? Кто же не одобрилъ бы, если бы была поставлена преграда сохранить отъ него народъ! Кто бы не поблагодариль распространителей трезвости! Но, какъ уже было сказано, оккупованный народъ столь воздерженъ, что смёло можно поставить его въ примъръ каждому другому народу. Наибольшій спиртный напитокъ ихъ — это медовина; а употребление ракіи у него такое же, какъ чернаго кофе во многихъ здѣшнихъ окраинахъ и цалію своею имаєть только порализовать вредное вліяніе пездоровой воды. Тотъ, кто выдаетъ здъшнихъ обывателей предъчужими людьми за невоздержныхъ, допускаетъ тяжкую несправедливую ложь противъ нихъ и грабитъ ихъ добрую репутацію именно тамъ, гдъ они заслуживають безграничной похвалы.

Лежащія на правительствъ и урядахъ причины упадка босно-герцеговинской торговли я не считаю самыми главными, — это высказываю явно для того, чтобы кто-нибудь не подумалъ, будто я имъю въ виду опозорить его. Причины, зависящія отъ самого правительства, нынъ существуютъ, а завтра ихъ можетъ и не быть. Если освъдомленная печагь укажетъ на нихъ, нужда искорененія ихъ можетъ осуществиться. Православные купцы, которые нынъ въ пемилости, могутъ понасть въ милость; а съ своей стороны босно-герцеговинскіе купцы вообще, безъ различія исповъданія, могутъ приспособиться къ другимъ обычаямъ, взглядамъ и торговымъ традиціямъ. Къ своему консерватизму они ничъмъ не привязаны: онъ — добровольный. Но и консерватизмъ допускаетъ перемъны и прогрессъ.

Главная причина упадка торговли—въ другомъ: въ перемѣнѣ міровыхъ торговыхъ путей, —ведущихъ въ оккупованныя земли и чрезъ эти земли соединяющихъ ихъ коммерчески съ иностранцами. До оккупаціи торговыя пути шли по преимуществу на встрѣчу Болканамъ, отъ запада къ востоку, отъ Ядерскаго моря къ Эгейскому, къ Солуни и Царьграду. Это были дороги стараго и средпяго вѣковъ, дороги прорѣзывавшія нѣкогда могущественныя, цвѣтущія и богатыя государства бассейна Средиземнаго моря. Эти государства нынѣ почти — па мели. А съ той стороны, гдѣ въ настоящее время — очагъ политической мощи, воинской силы, промышленнаго производства, торговой смѣтливости, духовнаго движенія 1), не было никого, кто бы возбранилъ пробить новые пути міровой торговли въ центръ

<sup>1)</sup> Т. е. со стороны Россіи.

Балканъ. Такимъ бразомъ открыла себъ дорогу на Балканы средняи Европа. Это случилось въ періодъ необыкновенно благопріятный для пея, когда весь христіанскій Балканъ, не одна Боснія съ Герцеговиной, именно о томъ и просилъ униженно; а между тѣмъ турки, при своей ограниченности и необразованности, даже и не попимали того, въ чемъ здѣсь—дъло. Тогда средняя Европа, при помощи своихъ западныхъ союзниковъ, вытолкнувъ Россію изъ Болгаріи, не имѣла уже на Балканъ не только непріятеля, а даже и соперника.

Эго должно было случиться, такъ какъ Ивмеччина объединилась и стала законодательствующимъ государствомъ въ Европв. Австро-Венгрія должна была идти на Балканы и прорвзать туда дорогу ивмецкой торговлв, промышленности и ивмецкой культурв, хотя и одьтой въ народный славянскій костюмъ. Еслибъ Австро-Венгрія поныталось взять это двло самостоятельно, то Ивмеччина принуждена бы была сама ухватиться за это двло. Австро-Венгрія, не оправившись еще и отъ одного Кралевскаго Градца. тогда пошла бы на встрвчу другимъ несчастіямъ, и Ивмеччина потянулась бы на Балканы чрезъ потоки австро-венгерской крови.

Было бы заслоненіемъ дъйствительнаго положенія вещей и чрезмърною мечтою, если бы всю вину или заслугу—какъ угодно считать—приписывала себъ Австро-Венгрія, Въна и Пештъ. Важнъйшимъ дъятелемъ здѣсь — Берлинъ; Вѣна работаетъ, только какъ факторъ Берлина, а Пештъ сильно желаетъ отпутаться отъ Вѣны, но каждымъ распутываніемъ дълаетъ болѣе тѣсною свою связь съ Берлиномъ, въ пользу коего и отстраняетъ своего конкурента въ восточной торговлѣ и политикъ. Чѣмъ слабъе Вѣна будетъ конкурировать съ Берлиномъ, тѣмъ вѣрнѣйшимъ союзникомъ будетъ ему, тѣмъ больше будетъ зависъть отъ него и тѣмъ счастливъе будетъ при этой зави-

симости. Это подтверждають факты нашихъ дней.

Посылая предъ собою на Балканы Австро-Венгрію, сама Нѣмеччина, снискавъ довъріе Турціи, уже строить свои торговыя дороги въ Малой Азіи даже до самого Бѣлграда, откуда рѣка Тигръ завершить ея сношеніе съ Персидскимъ заливомъ. Изъ Малой Азіи и Царьграда Нѣмеччина будетъ помогать Австріи проложить дорогу нѣмецкой торговлѣ и промышленности не только въ Сараево, но и въ Новый Пазаръ и Митровичи, вслѣдствіе чего Берлинъ окажется въ прямомъ сообщеніи съ Солунью, потому что дорога отъ Митровича до Солуни уже выстроена. Изъ Солуня есть недлинная морская дорога въ Царьградъ. Другая большая дорога изъ средней Европы въ Царьградъ уже готова. Она ведетъ чрезъ Бѣлградъ, Нишу, Солунь, Пловдивъ и Дринополь. Подрядчикъ этой міровой дороги, Миланъ Обреновичъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и бдительнымъ дозорщикомъ ея. (Стародавняя магистрала, идущая изъ Царьграда на Дринополь, Пловдивъ, Софію, Нишу къ Дунаю и оттуда продолженная до Пешта, въ

турецкій періодъ служила главнымъ образомъ для переправы войскъ. а торговля, направленная туда, ни въ какомъ случаѣ пе можетъ конкуррировать съ торговлею по Средиземному морю).

Чешская земля и всѣ другія славянскія земли Австро - Венгріи, кромъ Галича, лежатъ по направлению этихъ новыхъ торговыхъ путей. Мы, чехи, не имфемъ причины быть недовольными тфмъ, если бы вошли въ культурныя и торговыя сношенія съ тъмъ Востокомъ, гдъ обитаютъ милліоны славянскаго народа, куда глядълъ пути еще Карлъ IV. откуда къ чехо-моравамъ пришли святые славянскіе апостолы. По мнінію чеховь, чімь больше хорошихь, короткихъ и сподручныхъ торговыхъ путей, тъмъ лучше для интереса чешской земли и народовъ, прилегающихъ къ ней и даже отдаленныхъ отъ нея. Только нужно, чтобы большія торговыя дороги не застряли въ рукахъ единичныхъ государствъ, исключительно для себя ихъ приспособившихъ, а остались бы міровыми въ истинномъ значеніи этого слова, т. е. чтобы стали артеріями торговаго и культурнаго движенія цѣлой семьи народовъ, —всѣхъ, кто нуждается въ нихъ и пожелаеть ими воспользоваться. Мы, австро-венгерскіе славяне, можемъ только сожалъть о томъ, что до сихъ поръ еще не выстроена дорога отъ Сараева до Митровича и что сооружение желъзныхъ дорогъ въ оккупованныхъ земляхъ стало въ зависимости отъ иныхъ возаръній, но не отъ торговыхъ и культурныхъ, равно какъ и отъ одушевленія только двухъ народовъ-нъмецкаго и угорскаго.

Эти два народа вмъстъ тянутся на Балканы, имъютъ тождественныя цъли, но тъмъ не менъе могуть взаимно вредить себъ, покуда дъло идетъ о нъмцахъ австрійскихъ. Пештъ, живущій въ постепенно усиливающемся антагонизм'в съ Въною, всею душею преданъ Берлину; а все же Берлинъ до сихъ поръ стоитъ за кулисами. Перевъсъ, достигнутый мадъярами съ помощію намневъ въ оккупованныхъ земляхъ, сказался и на Балканахъ. Пештъ достигъ прямого сообщенія съ Сараевомъ на Бродъ, а Въна лишилась его. Слъдствіемъ этого стало то, что Пештъ, усиливши свое владъніе на Дунаъ, растетъ въ укоръ Вънъ, которая чъмъ дальше, тъмъ очевиднъе, становится провинціальнымъ городомъ Берлина. Вънъ, когда ея погибель будетъ довершена. не останется ничего другого, какъ перестать быть резиденціею. Если столица Австро-Венгріи будеть перенесена въ Пешть, Вънъ уже не избъжать отдаться Берлину на милость и немилость и заключить съ нимъ полное единство. Это составляетъ идеалъ всъхъ нъмцевъ-заграничныхъ и австрійскихъ. Чтобы это отношеніе сдълать еще болъе поразительнымъ, всиомнимъ о малочисленности мадъярскаго населенія, которое и съ ренегатами недостаточно численно для того, чтобы въ оккупованныхъ земляхъ и на Балканахъ сдълать мадъярскую народность нопулярною.

Въ теченіи 20 літъ Австро-Венгрія соорудила въ оккунованныхъ земляхъ столь много желъзныхъ дорогъ, что это заслуживаетъ крайняго удивленія. По насл'ядству отъ турокъ она получила короткій путь Доберлинъ-Банялука; сама же выстроила дороги: Бродъ-Сараево, Сараево-Яйце, Сараево-Мостаръ, Мостаръ-Габела. Угры не желаютъ ни за какую цену допустить того, чтобы боснійская дорога была соединепа съ одной стороны чрезъ Травникъ и Ливно съ Сплетомъ, т. е. съ далматскою горною дорогою Сплетъ-Книнъ, и съ другой стороны чтобъ эта далматская дорога чрезъ Клинъ на Новый была соединена съ Загребомъ. Тутъ мы уже ясно видимъ кружево политическо-народной ревности, занесенной главнымъ образомъ нъмцами въ сердце всёхъ здёшнихъ народностей, вслёдствіе чего нёмцы и угры еще болъе воспитали въ своихъ сердцахъ эту ревность до невиданнаго досель разцвыта ея. Мадъяры заявляють о томъ, что дорога на Загребъ, имъющая въ виду прямое сообщение съ Босниею не только Хорватіи, но и Въны и Цислейтаніи, убила-бы морскую торговлю Ръки. Они преднамъренно загрязнили Ръку съ тъмъ, чтобы захватить жилу цислейтанскаго Тріеста; но все-же это не повредило ни Тріесту, ни всей нортовой и прибрежной торговлъ Далмаціи, судьба которой ръшена искусственнымъ развитіемъ Ръки и открытіемъ торговыхъ сухопутныхъ нутей изъ Австріи въ оккупованныя земли.

Далмація нынъ застигнута суровымъ несчастіемъ. Пока въ Босніи и Герцеговинъ были турки, далматская торговля еще кое-какъ прозябала. Австрія не знала, что съ нею дълать. Она думала, что поможетъ ей, если пріобрътетъ для нея Босну и Герцеговину въ качествъ «hinterland» а. Но не помогаетъ ни «vorderland» «hinterland»у, ни «hinterland» «vorderland» у. Нъкоторые еще надъются, что одно другому помогло бы, еслибы Далмація была соединена съ оккупованными землями административно. Къ такимъ ожидателямъ придадлежить и господ. Каллай. Въ августъ 1897 года онъ задаль въ Вънъ объдъ боснійцамъ, путешествовавшимъ на брюссельскую выставку и во время объда провозгласиль здравицу единодушной дъятельности (einheitliches Zusammenwirken) Босніи и Далмаціи, въ пользу чего онъ работалъ уже съ 1886 г., какъ признался на объдъ. Въ отвътъ на эту здравицу далматскій посланникъ Біанкини въ своемъ органъ «Narodni Listy» доказалъ и безъ всякаго прикрытія провозгласилъ, что Далмація не считаеть для себя выгоднымъ соединенія съ Боснією и Герцеговиною, какъ думаеть о томъ господ. Каллай. Если примемъ во вниманіе то, что говорилъ посланникъ Біанкини объ этомъ соединеніи предъ 25 годами и какъ работалъ надъ этимъ вопросомъ-словомъ, письмомъ и дъломъ, начиная съ 1875 г. вилоть до оккупаціи, то можеть себѣ представить, до какого несчастнаго разочарованія дожили за время оккупаціи и тѣ наши братья, которые только отчасти прикасаются къ оккупаціи.

Вътвь Въна—Загребъ-Новый-Сплетъ оживила бы въ оккупованныхъ земляхъ конкуренцію Вѣны съ Пештомъ и возвысила бы въ Хорватін вліяніе Въны, которую всегда тамъ привътствовали. Но оккупованнымъ землямъ вмъстъ съ прилегающею къ нимъ Далмаціею и эта желъзная дорога не помогла бы, нотому что и она также, какъ и ея соперница-дорога изъ Пешта, способствовала бы только эксплуатаціи природныхъ богатствъ Босніи и Герцеговины. Чтобы освъжить производство тамошняго народа, а вмъстъ съ этимъ и торговлю. нужно бы въ оккупованныхъ земляхъ соорудить также и поперечныя дороги, въ полномъ соотвътствін историческимъ торговымъ балканскимъ путямъ. Вкусы и потребности балканцевъ совершенио друrie, чёмь у «швабовъ»; но съ сооруженіемъ поперечныхъ желѣзныхъ дорогъ у нихъ развился бы прекрасный домашній промысель, который нынъ гибнетъ, потому для вывоза на съверъ, гдъ иной вкусъ, онъ не годится, а дома у него отняты условія жизни, не говорю уже о разцвътъ. Хорваты часто указывають на нужду выстроить поперечную дорогу Сплеть — Сараево - Бълградъ, но ихъ голосъ совершенно напрасенъ. потому что также и политическо-народныя причины возбраняють осуществление этой мысли уже потому, что Австро Венгрія намърена твердо къ себъ припутать Сербію, а Обреновичи уже вполит пріобрътены 1) въ пользу этой связи.

Проэкть великольной балканской трансверсалки, которая бы шла изъ Россіи чрезъ Румынію. Сербію, Македонію, Албанію до Скутари надъ Бояною и соединяла бы Черное море съ Ядерскимъ (Адріатическимъ), въ первой разъ возникъ въ 1891 году, когда въ Сербіи у кормила правленія стояли радикалы. Но проэктъ спалъ мертвымъ сномъ до 1897 года, когда былъ посланъ съ нимъ изъ С.-Петербурга въ Царьградъ и Бълградъ ловкій дипломатъ Янъ Вальчикъ съ тъмъ, чтобъ оба правительства расположить въ пользу проэкта. Милана тогда не было дома и король Александръ, когда ему была изложена благодътельность проэкта, утвердилъ свое согласіе на проэктъ своею подписью. Едва это состоялось, какъ тотчасъ же безъ передышки прибыль въ Сербію Миланъ; свергнулъ правительственную партію, въ которой было и всколько мирныхъ радикаловъ и превозгласнять себя

генералиссимусомъ сербской армін.

Но проэкть уже быль скрвилень подписью короля Александра и воротить подпись было невозможно. Чтобы воспрепятствовать осуществленію этого проэкта, нужно было политическими кознями разогнать хотя бы участвовавшія въ проэкть партіи, разорвать союзъ и дёло о сооруженіи трансверсалки убить въ самомъ его зародышь. Миланъ выполнилъ это быстро. Къ оцёлкъ этого дёла Милана нужно прибавить то, что балканская трансверсалка была бы особенно важна для Сербіи, пограничный городъ которой Нишъ сталъ бы узломъ

<sup>1)</sup> Писано еще при жизни экс-короля Милана.

желъзнодорожнаго сообщения на Царьградъ, Солунь и Скадеръ. Объ этомъ заманчивомъ проэктъ едва-ли хотя бы одинъ сербъ могъ отозваться неблагосклонно.

Вся длина Черноморско-Ядерской дороги составила бы 645 километровъ — именно: турецкая линія (св. Никола на усть Бояны противъ итальянскаго порта Брипдизи-около Скадра чрезъ Призрѣнь и Приштипу на Преполацъ до сербской границы) 290 километр., сербская линія (Преполацъ, Куршумлье, Прокуплье, Княжевацъ, Зайечаръ. Неготинъ-Дунай) 265 километр., румынская линія 90 килом., такимъ образомъ на такое же разстояніе, какъ Подмокли чрезъ Прагу. Брно, Моравское поле до Остригома. Крайними пунктами, которыя были бы приведены въ сообщение такимъ желъзнодорожнымъ соединеніемъ, были бы Одесса и Бриндизи. Моремъ изъ Одессы чрезъ Царьградъ около Греціи до Бриндизи 2100 километровъ, а до св. Николы на Боянъ 1920 километровъ. Такое разстояние быстроходнымъ пароходомъ можетъ быть пройдено въ 108 часовъ, или въ 41/2 дня. А по желъзной дорогъ, если разстояние между Одессою и св. Николою на Боянъ считать въ 1300 километр., могло бы быть совершено не болье, какъ въ 38 часовъ, т. е. въ 11/2 сутокъ. Непрерывное движение сухимъ путемъ, въ сравнении съ морскимъ, выиграло бы такимъ образомъ цълые 3 дия.

А все-же, Богъ знаетъ, почему Австро-Венгрія думаетъ, что сооруженіемъ балканской трансверсалки была бы засажена ей «рана въ самое сердце». - Копечно, Австро-Венгрія полагаеть, что трансверсалка повредила бы міровой — разум'єю средне-европейской — торговл'є на Балкант! Но изъ сказаннаго нами довольно ясно освъщается то, что излишнія онасенія здісь совершенно несправедливы. Совершенно наобороть высматривали бы тогда вещи! Трансверсалка усилила бы хозяйственный корень балканскаго обывательства, а это послужило бы для большаго усивха и торговли средне-европейской. Все, что имветь міровое значеніе, не можеть быть односторонне—племеннымъ и служить только эгоизму жаждущихъ господства народностей. Это доказывается и до-нынъшнею торговлею на Балканъ. Только трансверсалкою Балканъ быль бы открыть истинно-міровой торговлів, потому что она привела бы на Балканы не только русскихъ, но также итальянцевъ и французовъ, которые бы вздили въ Скадръ и въ черногорскій Баръ покупать балканское сырье и привозить туда свои колоніальные товары. Австро-Венгрія при этомъ не потеряла бы ръшительно ничего. потому что привозъ предметовъ обработывающей промышленности. предвосхищенный со времени оккупаціи англичанами, остался бы въ ея рукахъ. Ежегодный привозъ изъ Австро-Венгріи въ оккупованныя земли=5 милл. злат., а вывозъ только на  $\hat{2},2$  милл. при чемъ 1/2 милл. приходится за бочарныя доски изъ государственныхъ лѣсовъ. Сравненіе этихъ чиселъ ясно показываетъ, что оккупація только пользовалась оккупованными землями и вовсе не имѣла въвиду завести равновѣсія между привозомъ и вывозомъ. Нынѣшній торговый балансъ совсѣмъ невыгоденъ для оккупованнаго обывательства.

Печально, что Австро-Венгрія послѣ 20-лѣтней опытности не сумѣла на Балканѣ уладить своихъ интересовъ и выгодъ съ интересами и выгодами тамошняго обывательства. Когда узнали, что проэктъ балканской трансверсалки не благословилъ возвратившійся тогда въ Сербію Миланъ, въ Асвтро-Венгріи не сумѣли отвѣтить иначе, какъ только собственнымъ проэктомъ узкоколейной дороги съ стратегическими цѣлями: Габела-Требинь Гружъ (Дубровникъ)—Бока Которска. На сооруженіе этой дороги, нанесшей окончательно смертельную рану приморской далматской торговлѣ, сдѣланъ заемъ въ 11 милліоновъ злат., между тѣмъ эта дорога не можетъ имѣть никакого другого значенія, какъ только доказательство непріятельскихъ отношеній къ малой и хозяйственно-слабой Черногоріи.

## Бой противъ имени сербъ и кириллицы.

Въ половинъ 7 часа мы переправились чрезъ р. Требинчицу Арслан-агичовымъ мостомъ и очутились въ Требини. Арслан-агичовъ мость-соперникъ достопамятнаго мостарскаго моста. Онъ висить дугою надъ ръкою, текущею въ глубокой пропасти. Длиною мость 92 метра, а шириною 3 метра; онъ подперть двумя большими срединными сводами и двумя меньшими по краямъ. Кромъ того есть еще ивсколько меньшихъ сводовъ подъ мостомъ на томъ и другомъ берегу ръки. Какъ указываетъ название моста, его соорудилъ Арслан-агичъ, имя котораго увъковъчено этимъ памятникомъ. Арслан-агичи были могущественнымъ магометанскимъ родомъ въ Герцеговинь. Какъ извъстно, послъдователямъ Пророка Коранъ вмънилъ въ обязанность сооружать такія постройки, которыя бы служили для общественной пользы. Богоугоднымъ дёломъ по Корану-выстроить молитвенный домъ, но еще богоугодивишимъ — заботиться о благв ближняго. Чрезъ ръки ставь мосты и перекладины для ближняго; пробивай дороги, чтобъ облегчить ему путь; при дорогахъ выкапывай колодцы, чтобъ усталый путникъ могъ освъжиться холодною водою; пайдешь свободное мъсто - посади на немъ дерево, чтобъ путникъ и иной твой ближній, проходящій туть, имълъ мъсто отдыха и пищу. Это прекрасное наставление о способахъ проявления дъятельной любви къ ближнему свидътельствуеть о томъ, что Магометъ своихъ послъдователей приготовляль не къ одной только войнъ, но также и къ дъламъ мира. Къ прискорбію, въ исторической жизни магометанскаго міра война пересилила дъла мира и сильно воспрепятствовала этимъ культурнымъ началамъ поддержать свою энергію и вліяніе вив предвловь арабской народности. Тъмъ не менъе нужно констатировать тотъ фактъ, что и среди сербскихъ магометанъ всегда бывали такія личности, которыя оставались послушными наставленіямъ Магомета и сооружали постройки, служившія благу каждаго

безъ различія въроисповъданія. Особенно характерно то обстоятельство, что магометане, вознамърившись сдълать что-нибудь для общественнаго блага, не скупятся средствами, между тъмъ какъ въсвоемъ семейномъ быту они живутъ очень скромно, а въ домашней обстановкъ своихъ жилищъ не имъютъ даже слъда ни искусства, ни дороговизны.

Въ этомъ случат они совершенно сходятся съ своими земляками—православными сербами.

За мостомъ раскинута новая часть Требини. Вы видите предъ собою высокіе, бѣлые, правильно расположенные дома съ высокими дверями и окнами. Видите широкую, вымощеную улицу съ тротуарами по краямъ ея. На домахъ вчеятъ дощечки съ надписями, на которыхъ всюду бъетъ въ глаза нѣмчина. Васъ поразитъ то обстоятельство, что слишкомъ мало надписей, писанныхъ кириллицею. Если гдѣ онѣ и есть, то всегда уступаютъ первое мѣсто нѣмчинѣ. Кромѣ нѣкоторыхъ надписей урядовъ нигдѣ не найдете такой сербской по языку надписи, которая бы была написана кириллицею и латинкою вмѣстѣ. Поэтому тотчасъ же вы догадаетесь, что уже вступили въ область борьбы этихъ двухъ письменъ. И дѣйствительно такъ.

Такъ какъ мнъ было уже извъстно, что сербская православная часть населенія въ оквупованныхъ земляхъ болье другихъ нуждается въ опоръ, то я велълъ провести меня въ сербскій готель, хозяннъ котораго быль бы православнымъ. Мон узлы были принесены въ чистую, простую комнату. Каждый привътствовалъ меня, или обращался съ ръчью, по-нъмецки. Я еще не успъль снять и шляны какъ въ комнатку уже вошла молоденькая дъвушка, лътъ 16 или 17. съ раскрытою книгою въ одной рукѣ для записи пріѣзжающихъ и съ письменнымъ приборомъ въ другой. Нужно прибавить что вышесказанное о кельнерицахъ совсѣмъ не относилось къ этой дѣвицѣ, хотя уже самое появленіе женской прислуги въ гостинницахъ составляеть здёсь швабское нововведеніе, потому что до оккупаціи здёсь, какъ и всюду на Востокъ, всъ обязанности прислуги отправляли мужчины. Съ оккупацією же въ готеляхъ заведена женская прислуга и православный содержатель требинскаго готеля принуждень быль не отставать отъ духа времени. Одну изъ своихъ прислугъ, которая еще недавно пасла козъ на герцоговинскихъ лугахъ, онъ повысилъ въ званіе горничной, или «собарицы»; витстт съ тти ея обязанностію стало привътствовать гостей и подавать имъ книгу для записи останавливающихся въ гостинницъ. Молоденькая герцеговинка уже была одъта не въ народное платье; но въ ея костюмъ не было ничего и такого, что могло бы поражать обезьянствомъ. Высматривала робко, дрожала всьмъ тьломъ, привътствовала по-нъмецки, а книгу и каламаршъположила на столъ, и выжидала, чтобъ я, все оставивъ на себъ какъ было, тотчасъ же записался въ книгу.

- «Еси-ли ти герцеговка, о дѣвойко?» спраниваю.
- «Есамъ», едва слышно отвътила она.
  - «Знашь-ли швабски?»

«Не знамъ».

— «А знаешь-ан. продолжаю, что строго запрещено говорить поивмецки тому, кто не умветь?»

Дѣвица не иопяла моихъ словъ, инчего не сказала, и затаила дыханіе.

- «Принеси свъжей воды».

«Не смѣю».

— «Какъ? Не смѣешь воды принести? Зачѣмъ же тебя держатъ здѣсь?»

«Пока не занишетесь въ книгу, даже воды не смъю принести вамъ».

- «И, Боже мой, какая ты строгая, удивительно!»

Дъвица не усмъхнулась, даже бровью не повела; стояла, какъ вкопанная въ землю. Я взялъ книгу, переворотилъ нъсколько страницъ. Печатныя рубрики означены сначала по-нъмецки, а потомъ и посербски, тъмъ и другимъ письмомъ (кириллицею и латинкою). Но никто не былъ записанъ въ книгу кириллицею. Я сдълалъ начало этому. Дъвица смотръла на мою руку и, когда увидъла, что я дълаю, подскочила ко мнъ и объими руками схватилась за мою правую руку такъ, что она не могла и погнуться.

«Не майте, за бога!» робко просила она.

— «Тенерь сама ты должна убъдиться въ томъ, на сколько ты странна. Не знаешь сама, чего хочешь. Сначала просила, чтобъ я скоръе расписался, а теперь запрещаешь писать».

«Распишитесь, распишитесь, только другимъ письмомъ!»

— «Какимъ?»

«Другимъ, швабскимъ, —только не нашимъ, сербскимъ!»

— «А что будеть, если я все-же распинусь сербскимъ письмомъ? Спросилъ я и написалъ въ книгъ все, что требовалось рубриками, по-сербски и кириллицею».

«Будешь имъть непріятности».

— «Умъещь читать, дъвойко; не правда-ли? Умъещь читать печатное и писанное?»

«Умъю».

— «Тогда посмотри въ эту книгу, надъ которой ты дрожала. Здѣсь, въ рубрикахъ книги находятся слова, напечатанныя не только по-швабски, а также и по-сербски. Отъ кого эта книга? Отъ начальства. Это означаетъ строгое приказаніе, чтобы каждый сербъ расшисывался въ книгѣ по-сербски. А кто не расписывается такъ, тотъ противится волѣ начальства; онъ и будетъ имѣть непріятность, а не я. Я исполняю только то, что требуетъ урядъ».

«Дъвица окончательно была сбита съ толку; не знала, почему такъ

и въ чемъ дѣло. Признавала, что на самомъ дѣлѣ должно бы быть такъ, какъ я говорилъ; но въ дѣйствительности видѣла совсѣмъ иначе. Мнѣ не было нужды поучать ее въ этомъ отношеніи еще далѣе. Пусть позаботятся объ этомъ домородцы, если сами будутъ сознавать свои права и проникнутся убѣжденіемъ въ томъ, что они не должны уступать и самого малаго изъ права народнаго, чтобы этимъ самымъ не лишиться своихъ великихъ правъ и не стать недостойности ихъ.

— «Принеси, дъвойко, чернаго кофе, а я между тъмъ умоюсь и одъпусь».

«Не смѣю».

— «Ага, стало быть, нужно бы идти въ кофейню, а ты не можешь оставить дома. Ну, такъ пойди въ кухню и спроси, что будеть на ужинъ».

«Господаръ, я ворочусь домой ровно въ 9 часовъ и тогда вы прикажете, что желаете имъть на ужинъ. До 9 часовъ мы не можемъ ничего вамъ дать».

— «Не о томъ спрашиваю, женская голова, что пожелаетъ имъть на ужинъ твой хозяинъ. Я забочусь о себъ; я хочу ужинать, понимаешь? Сбъгай и спроси, что будетъ на ужинъ?»

«Для гостей мы не смѣемъ ничего варить», наконецъ я получилъ объясненіе. «Мы можемъ дать гостю только ночлегъ, вычистить его одежду и обувь, и больше ничего не можетъ. Если бы вы и дукатъ предлагали за чашку кофе, кружку пива, или погаръ вина, мы не могли бы исполнить вашего желанія. Наша гостинница не имѣетъ на то разрѣшенія. Но безвозмездно, какъ своему гостю, я могу вамъ, господарь, зажарить хоть цѣлаго барана; но деньги могу взять съ васъ только за ночлегъ. Своихъ гостей, мы посылаемъ обѣдать къ Нагличеву».

Здёсь вы уже имѣете нѣкоторое представленіе о томъ, какъ ограничены въ своихъ средствахъ къ жизни православные обыватели оккупованныхъ земель. Православный сербъ желаетъ приспособиться къ новому теченію жизни и имѣть свой новый заработокъ, какого онъ не зналъ до оккупаціи. Выстраиваетъ себѣ дорогой домъ и, когда домъ съ готелемъ при немъ уже совсѣмъ готовъ, онъ не получитъ патента на содержаніе гостиницы. Если же и получитъ патентъ, то тѣмъ самымъ уже повѣситъ надъ своею головою на тонкомъ волоскѣ тяжелый Дамокловъ мечъ. Онъ будетъ вѣчно дрожатъ предъ опаспостью потерять патентъ и въ то время, какъ думаетъ, что уже вполнѣ обезпечепъ въ владѣніи патентомъ, а въ урядѣ числится на хорошемъ счету, вдругъ отнимаютъ у него патентъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и средства къ жизни.

Ужинать я отправился къ Нагличеву, какъ указала дѣвица. Это—очень приличная гостинница съ садикомъ и уже наполненная дустойниками и урядниками. Со всёхъ сторонъ слышался измецкій разговоръ, по изръдка кое-гдъ прорывались ръчи и на другихъ язы-кахъ, обычныхъ въ Австрін и до сихъ поръ милостиво терпимыхъ. Такое отношение непривеллегированныхъ австро-венгерскихъ языковъ къ языку ивмецкому замътно всюду, гдъ только соберется общество, служащее опорою привиллигировапиому измецкому языку—все равно: одъто-ли оно въ униформы, или же въ свътское платье. Были слышны звуки и чешскаго языка.

Я еще и не сълъ къ столу, какъ уже кельнерица, въ чистомъ передникъ и съ засученными рукавами, подавала мнъ меню ужина. Едва ли нужно прибавлять, что она предлагала меню, паписанное на нъменкомъ языкъ.

- «Шта е то?» спрашиваю я и указываю. что этотъ листъ напрасно напечатали: онъ-не для меня, потому что я не понимаю его.

«Wie?» отвъчала подобнымъ же вопросомъ и кельнерица. Но голосъ ея звучаль совсёмь иначе, чёмь голось той дёвицы въ сербскомь готель: звучаль смьло, самоувъренно, вызывающе, съ намъренною насмъшкою въ тонъ. Можетъ быть, прежде она служила гдъ-нибудь въ Таборъ, или въ Чаславъ, только видно было, что мой вопросъ не могъ ее изумить. Но, казалось, ее изумляль не самый вопросъ, но лишь то, что она услышала его здёсь, на югъ Герцеговины, среди стольких в върных стражей старо-австрійских нравовъ. «Дойдете ми про господаре», просилъ я.

Подошель полный господинь съ большою, черною, зпачительно посъдъвшею бородою.

— «Вы—господинъ Нагличъ? Прошу васъ присъсть и потрудиться перевести миъ это иъмецкое меню на сербскій языкъ. Я не понимаю по-нѣмецки».

«На сербскій языкъ?» спрашиваль удивленно господинъ Нагличъ, и звучный басъ его энергично разливался по всему садику. «Я не знаю этого языка, никогда не слыхалъ даже, чтобы и существовалъ такой языкъ. Если вы не желаете нъмецкаго, то могу послужить

вамъ на хорватскомъ или чешскомъ языкъ, но по-сербски я не умъю».
Эти слова онъ говорилъ по-сербски. Было уже нетрудно догадаться, что я имъю передъ собою одного изъ мелкихъ піонеровъ велико-хорватской идеи на границахъ черногорскихъ. Я уже видълъ, что предо мною стоитъ мужъ, который знаетъ, чего хочетъ, и котораго нельзя поучать, но можно съ нимъ только полемизировать. Прежде, чёмъ я успёль отозваться, какъ уже быль окруженъ тремя земляками, которые оказались въ садикъ. Сцена получила совсъмъ другой видъ. Господ. Нагличъ присѣлъ и дѣлалъ переводъ на чешскій. Но онъ не перевель, а лишь облегчилъ свою работу, заявилъ о томъ, что сегодня на его кухнъ приготовлены всъ самыя луч-шія кушанья и что опъ можеть рекомендовать ихъ мнъ съ совершенно чистою совъстью. По-чешски онъ умълъ довольно хорошо и было замътно, что прежде, когда имълъ случаи чаще говорить по-чешски, онъ еще лучше владълъ чешскою ръчью. Въ Требини же онъ не имълъ такихъ случаевъ, потому что здъсь чешскій языкъ вышелъ изъ употребленія. Очень интересно то обстоятельство, что г-нъ Нагличъ научился говорить по-чешски въ Врхлаби, гдъ три года сему назадъ служилъ въ военной службъ.

Однако, на основаніи всего высказаннаго здёсь, пожалуйста, не извольте относиться къ путешественнику, какъ къ искателю приключеній. Въ цъломъ это путешествіе состоить изъ очень непріятныхъ эпизодовъ, какихъ каждый, завернувшій въ оккупованныя земли, можетъ встрътить, сколько угодно. Все-же эти эпизоды именно тъмъ, что онъ-такъ непріятны, прекраспо характеризують народный и политическій бой, тъ тенденціи и стремленія оккупачниковъ, которыми распоряжается и руководить правительство. Господ. Нагличь, въ угоду сараевскому правительству, во время пребыванія въ оккупованныхъ земляхъ совершенно забылъ о томъ, что среди многихъ народовъ Богъ сотворилъ также и народъ, называющій себя сербами, а въ тъхъ земляхъ, которыя Австрія оккуповала въ 1878 г., онь уже полторы тысячи льтъ живетъ, какъ аборигенъ. Правительство распорядилось изъять самое слово «сербскій» и наградить названіемъ «боснійскій». Но, скажите ради Бога, что же это за боснійскій языкъ въ Герцеговинъ? По крайней мъръ, было бы еще логично, еслибъ правительство распорядилось здёсь называть вмёсто «сербскій» герцеговинскимъ, а въ санджакъ новоназарскомъ — «новопазарскимъ». Если бы исполнилось горячее желаніе господ. Каллая и еслибы это благо распространилось бы и на Далмацію такъ, чтобъ и она вошла въ составъ земель, управляемыхъ Каллаемъ, тогда и тамъ по чиновническому могуществу долженъ былъ бы явиться языкъ далматскій, какого тамъ на самомъ дёлё пикогда не было, какъ нътъ и особеннаго языка герцеговинскаго и боснійскаго. А если бы Австрія постоянно пріобратала на Балкана все болье и болье почвы, если бы, скажемъ, подчинила и Черную Гору, то она должна бы и тамъ провозгласить языкъ черногорскій, а въ старой Сербін-языкъ старосербскій. Сообразно съ этимъ, если бы далже обывательство всёхъ этихъ земель послушалось австрійскаго правительства, а его декреты даже до шовинизма проникли бы въ его кровь, -- какое бы смътеніе настало тогда? Оно не только разбило бы обывательство на враждующія партіи, но остановило бы и весь правительственный строй жизни. Это-одна изъ самыхъ несчастныхъ идей, которыми такъ прославилось боснійское правительство, постановившее и самое слово «сербскій» изъять изъ употребленія. Эта идея столь же несчастна, какъ и неестественна. На нее, должно быть, натолкнула боснійское правительство Турція, которая въ одномъ изъ прежнихъ своихъ владъній, желая убить въ своихъ народахъ историческое восноминаніе и виъстѣ съ тѣмъ воспренятствовать воскресавшему народному самосознанію, раздѣлила ихъ на вилайеты, получившія свои названія по именамъ резиденцій нашей — губернаторовъ. Такая политика — противна природѣ, грѣхъ противъ св. Духа и можетъ привести ни къчему другому, какъ къ совершенно противуположному тому, чего желаетъ правительство.

Боснійское правительство съ большимъ удовольствіемъ содѣйствуетъ своимъ хвалоречникамъ распространять о себѣ славу, будго оно стоитъ на высшей ступени своего призванія, сдѣлало успѣхъ во всѣхъ отношеніяхъ, а въ отношеніи административномъ оно—верхъ совершенства, — словомъ будто боснійское правительство — самое модерное и образцовое изъ всѣхъ правительствъ міра. Но для того, чтобы эти распространяемыя хвалы о немъ соотвѣтствовали дѣйствительности, не достаетъ очень многого. Модерное и просвѣщенное правительство непремѣнно будетъ считаться съ прирожденными условіями обывательства, на нихъ именно будетъ строить, ихъ обращать къ своимъ особеннымъ цѣлямъ; при чемъ главными цѣлями такого правительства всегда составитъ духовное и хозяйственное развитіе народа, переданнаго его попеченію и управленію. Между тѣмъ такое правительство, которое полагаетъ свое дѣло въ извращеніи и отнятіи всего даннаго и прирожденнаго землѣ и обывательству, столь же безразсудно ведетъ свое дѣло правленія, какъ и строитель желѣзной дороги, нисколько не обращающій вниманія на почву, но видящій свою славу въ томъ, что встрѣтивъ горы, сталъ бы превращать ихъ въ горы, самымъ рѣкамъ сталъ бы давать другое направленіе ихъ теченію и старалси устроить ихъ такъ, чтобы рѣка текла не сверху внизъ, но снизу вверхъ и т. д. Чѣмъ болѣе таланта, искусства и энергіи употребиль бы при этомъ такой строитель желѣзной дороги, тѣмъ болѣе нечальными оказались бы послѣдствія его работы.

Тоть факть, что въ оккупованныхъ земляхъ обитаетъ сербскій народь и что сербы, выросшіе въ твердыхъ традиціяхъ, какъ религіозныхъ, такъ и пародныхъ, принесшіе за нихъ тысячи жертвъ и закаленные въ бояхъ за нихъ, какъ булатъ, составляютъ первый и главный элементъ Босніи и Герцеговины, — этотъ фактъ невозможно ничъмъ вознаградить, даже если мы и допустимъ, что католическая часть сербскаго населенія имъетъ любовь къ иному народному имени (хорватъ) и называетъ себя этимъ именемъ, а народонаселеніе магометанское до сихъ поръ проникнуто однимъ только религіознымъ сознаніемъ, а народное сознаніе его находится еще въ пеленкахъ. И вотъ у такихъ-то сербовъ сараевское правительство и хочетъ отнять ихъ народное имя! Это усиліе правительства совершенно напрасно и не можетъ имъть успъха уже потому, что у сербовъ съ ихъ народ-

ностью неразлучно срослась ихъ въра, которая также называется сербскою. Еслибъ правительству и удалось принудить обывательство къ тому, чтобъ оно начало называть свой языкъ боснійскимъ, то все-же имя сербъ неизмънно означало бы православнаго и такимъ образомъ сербы оккупованныхъ земель остались бы тъмъ же сильнымъ дъятелемъ, какимъ они являются и теперь.

Совежить другихть последствій достигло бы правительство въ томъ случай, если бы въ вопросй объ языкахъ безъ заднихъ мыслей у всёхъ сербовъ—по всей чертй своего владинія, какъ у магометанъ, такъ и у католиковъ— санкціонировало наименованіе языка сербскимъ. Боснійско-герцеговинскіе магометане никогда не забывали о томъ, что они происходятъ отъ православныхъ сербовъ и говорятъ на ихъ языкъ. Католики пристали бы къ нимъ уже потому, что составляютъ меньшинство населенія и, кромй своего количественнаго меньшинства, также и качественными способностями они не могутъ стать главнымъ элементомъ въ землѣ. Политика, превращающая отношенія вверхъ ногами и высматривающая себѣ опоры въ меньшинствѣ, а большинство, на которомъ должна бы была сооружать благо народа, поставляющая въ оппозиціонное отношеніе къ себѣ, уже давно практикуется въ австро венгерской державѣ, однако шикогда не была хорошею.

Върное старо-австрійскому духу, но невърное самому себъ, боснійское правительство не имѣетъ ничего противъ того. чтобы въ оккупованныхъ земляхъ имя «хорватъ» выступало войною противъ имени «сербъ». Если бы оно было послъдовательнымъ, то должно бы принуждать тѣхъ, которые присягаютъ хорватству, признавать свой языкъ боснійскимъ. Между «хорватами» и «сербами» большое неравенство. хорвату позволено дѣлать пропаганду своему языку не только въ оккупованныхъ, но и въ неоккупованныхъ сербскихъ земляхъ. Даже само правительство заботится о томъ, что бы «сербъ» никогда не оставался безъ своей тѣни «хорвата». Тамъ, гдѣ возникнетъ «сербская» школа, типографія, журналъ, непремѣнно вскорѣ же по почину, или же только по вліянію правительства, сооружаются и соотвѣтствующія учрежденія съ означеніемъ того, что онѣ— «хорватскія».

Для боснійскаго правительства хорвать и сербъ одинаково непріятны; но только изъ видовъ политическихъ, временно и повидимому только, оно отдаетъ преимущество хорвату. Просто на просто оно желаетъ черта выгнать дьяволомъ; идеаломъ же боснійскаго правительства служитъ такое состояніе, когда не будетъ ни черта, ни дьявола, когда одинъ уничтожитъ другого и надъ ихъ трупами оно развернетъ свои ангельскія крылья. Не говоримъ о какомълибо физическомъ потребленіи, объ этнографическомъ уничтоженіи, но лишь о нравственномъ охромленіи, о томъ, что оккупованные, нусть держатся своего имени «сербъ», или отдають преимущество имени «хорвать» — могуть оказаться сброшенными, въ особенности если сами будуть домогаться того, съ высоты своихъ гордыхъ сновъ о своемъ минувшемъ и будущемъ величіи и подвергнуться тому давлецію, которое очень удобно въ отношеніи къ уплатѣ дани и поставленію рекрутовъ, по при которомъ не можетъ быть и тѣпи своей самостоятельной жизни и еще менѣе собственнаго политическаго творчества.

Бой имени «хорвать» противъ имени «сербъ» отзывается на славянинъ въ высшей степени печально, столь же печально, сколь комически онъ отзывается на не-славянинъ, знающемъ, въ чемъ здъсьдъло. Одинъ и тотъ же народъ раздвоенъ съ тъмъ, чтобъ самъ себъ сдълалъ «шахъ», чтобы самъ уменьшилъ свои собственныя силы. Ничего другого здёсь нёть, какъ только простая фикція. Представьте себъ хорошенько это дъло. Воодушевленные именемъ хорватъ, какъ напр. пресловутый Киселякъ, совершавшій дальныя и трудныя нутешествія по свъту съ тъмъ, чтобъ только написать свое прекрасное имя всюду, куда еще не ступала нога ни одного Киселяка, заносять это имя «хорвать» въ края и города, въ которыхъ до временъ оккупаціи вовсе и не слыхали этого имени и дълають это съ ревностью почти фанатическою, какъ будто бы они имъли въ виду какую-нибудь великую, міровую идею. Австрійскому правительству не разъ предлагали подпять подобный же бой за одно только имя въ народъ чехославянскомъ. Учили мораванъ ненавидъть и не употреблять имени «чеха». Когда же это не удавалось, прикрывались славянскою мыслію и распространяли въ Моравіи имя «славянинъ», чтобъ только выгнать этимъ имя «чехъ». Но между тъмъ какъ въ нашемъ народъ этотъ глуповатый маневръ не удался, въ оккупованныхъ земляхъ онъ творитъ чудеса. Но все-же недалеко то время, когда само правительство, сотворившее эти чудеса, будетъ сожалъть о томъ, что не обратило своего остроумія и посредничества къ чему-либо болье полезному.

Если бы боспійское правительство провело послідовательно замітну народнаго имени областнымь, то оно само же и очень скоро принуждено было бы снова соединить то, что разъединило. Діствительную потребность такого объединенія правительство уже почувствовало,—это очевидно изъ того, какъ оно обходится съ сербскимъ языкомъ въ своихъ публикаціяхъ—напр. въ большой иллюстрированной газетт «Nada» и въ «Hlàvni vysledky popisu obyvatelstva». Анта Старчевичъ, апостолъ ненависти къ всему сербскому, почувствовалъ нужду въ своихъ сочиненіяхъ и статьяхъ пользоваться провинціализмами, всевозможными странностями и особенностями, чтобы его языкъ какъ можно боліте отличался отъ сербскаго. Между тімъ самая уже публикація этихъ сочиненій, изданныхъ латинкою и кириллицею, даетъ наилучшее доказательство тому, что въ Босніп и

Герцеговинѣ есть только одинъ славянскій языкъ. Это открывается въ каждомъ словѣ, въ начертаніи каждаго слова. Ни въ чемъ нѣтъ отступленія, исключенія, особенности, все—одинаково до волоска. И языкъ этотъ есть именно сербскій, хотя бы кто-либо и усиливался дать ему еще другое какое-либо наименованіе.

А все-же и въ томъ фактъ, что правительство было вынуждено под-твердить практически единство сербскаго языка въ оккупованныхъ земляхъ, можно видъть его намъреніе отодвинуть сербовъ пазадъ, потому что при этомъ отнято значеніе у кирилльскаго письма. Въ то время, какъ Австрія входила въ Боснію и Герцеговину, опа еще не имъла этого намъренія. Кирилльскому письму она отдавала первое мъсто, латинскому третье и турецкому второе мъсто, сообразно съ числовымъ отношеніемъ населенія православнаго, католическаго и магометанскаго. Тутъ было законное основание. Отсту-нивши же отъ него, само правительство замѣтило то злосчастное смятение, изъ котораго не могло произойти ничего хорошаго. Но это смятение устроено намѣренно, такъ что оно вошло и въ пра-вительственные органы. Изъ нихъ «Bosnjak» говоритъ по-сербски, а пишетъ латицкою, также и «Bosnska pošta». «Сараевскій Лист» уже употребляетъ, оба письма, но предпочтение отдаетъ латинкъ. «Nada» выходитъ кириллицею и латинкою. Первыя двѣ газеты совершенно попирають кириллицу, другіе же двѣ признають ее, по каждая своимь способомъ. Въ упомянутой правительственной публикаціи «Hlàvni vysledky popisu obyvatelstva» кириллицу находимъ на послёднемъ мъстъ; на второмъ мъстъ — латинку, а на первомъ швабахъ. Здѣсь правительство, какъ кажется, уже подосиѣло туда. куда хотѣло придти. Оба лагеря сербскаго народа должны бы это хорошо понимать! Басня о львѣ разыгралась здѣсь въ самой жизни сербскаго народа. Звѣри не могли полюбовно раздѣлить скромную побычу: тогда левъ разръшилъ споръ тъмъ, что всю добычу присвоилъ себъ.

Бой между латинкою и кириллицею въ аккупованныхъ земляхъ, равно какъ и въ Далмаріи, Хорватіи и Славоніи, ведется не исключительно за одну азбуку. Уже въ минувшемъ столѣтіи онъ пріобрѣлъ значеніе подкопа подъ одинъ изъ столювъ, подпирающихъ сербскую народность въ Австріи. Этотъ бой раскрылъ Юрій Мужицкій въ своей статьѣ «Судбине кирилски писмена у аустриској држави (см. Гласник дружтва србске словесности, 1847). Особенно жестоко была преслѣдована кириллица въ царствованіи Маріи Терезіи, хотя уже и передъ нею усиливались отучить сербовъ отъ кириллицы. На всѣ стороны издавались распоряженія противъ кириллицы. Сербамъ твердили, что кириллица свойственна только церковнымъ книгамъ. Іосифъ ІІ толерантнымъ патентомъ сдѣлалъ и православныхъ равноправными. Тогда враги кириллицы условились работать противъ нея

«самыми культурными средствами и тайно, дёломъ и словомъ». По ихъ иниціативъ въ 1781 г. было постановлено угорскою канцеляріею, именемъ государя, потребовать отъ завъдывавшаго сербскою митрополіею въ Карловцахъ, Мочсея Путинкова, чтобы онъ не дълалъ инкакихъ препятствій введенію латинки въ сербскія школы. Но народъ упорно противился этому пововведенію. Городъ Вуковаръ прежде всёхъ заявиль правительству, что ни за какую цъну онъ не приметъ латиники. Предвидя, какая опасность грозить отъ этого нововведенія для сербской пародности и церкви, преосвященный Мочсей 26 нояб. 1781 г. подалъ отъ имени духовенства и народа просьбу государю о томъ, чтобы кириллица не была сокращаема въ своемъ правъ. Затъмъ 13 дек. 1781 г. было повторено правительственное распоряжение о введении латинскаго письма съ прибавленіемъ, что отъ этого распоряженія не будеть нималъ́йшаго отступленія— вособенности потому, что на то есть наивысшая государева воля. требующая, чтобы всъ школьныя книги, исключая словарей и катихизисовъ, были одинаковыми. Краевымъ директорамъ было поручено слёдить за исполненіемъ этого распоряженія; преосвященному же архіепископу Путникову отдёльно было приказано помочь этому нововведенію. Сербы продолжали противиться латинкѣ, вследствіе чего въ 1784 г. Мочсею Путникову быль данъ ультиматумъ, имѣвшій смыслъ прежнихъ распоряженій. Наиболѣе строгое приказаніе было дано завѣдующимъ сербскими школами, чтобы они вели учебное дъло сообразно съ этимъ правительств. распоряжениемъ.

«Общій страхъ объялъ ныпѣ народъ», говоритъ І. Мужицкій, «пачался ропотъ изъ опасенія того, какъ бы не вышло отсюда неблагопріятныхъ послѣдствій и для самого православнаго исповѣданія». Преосв. Арсеній, на распоряженіе завѣдующаго сербскими народными школами Степ. Вуяновскаго и въ согласіи со всѣми владыками, собравшимися въ то время въ Карловцахъ, отъ имени духовенства и народа послалъ Государю обширное посланіе о важности кирилловскаго письма не только для сербовъ, но и для всѣхъ славянъ. Подобный же докладъ онъ послалъ графу Кауницову и воинскому управленію, требуя полной свободы кирилльскому письму. Іоспфъ ІІ передаль это дѣло придворной школьной коммиссіи, которая разсуждала о томъ 26 янв. 1785 г. и постановила, что не можетъ согласиться съ внезапнымъ искорененіемъ кирилльскаго письма, потому что государство должно было бы вознаградить 40,442 златыми типографію Курцбека, которому коммиссія заказала напечатать кирилльскимъ письмомъ школьныя книги, и что небезопасно возбуждать въ сербскомъ народѣ опасеніе за то, что эта перемѣна нисьма можетъ накликать будущую перемѣну и его вѣроисповѣданіи. Вслѣдствіе этихъ доводовъ распоряженіе правительства о введеніи латинскаго письма было отсрочено на неопредѣленное время.

Но дъйствительною причиною этой отсрочки было то обстоятель-

ство, что государство нуждалось въ сербахъ для войны съ турками. Когда-де окончится война, сербы будутъ повыръзаны, а государство не будетъ въ нихъ больше нуждаться, тогда и наступитъ-де удобная пора къ повторенію правительственной попытки отнять кириллицу.

Нѣтъ нужды продолжать исторической справки о бов правительства противъ кириллицы, который продолжается также и въ Галиціи, гдѣ кириллицею пользуются русскіе. Вполнѣ достаточно сказать о томъ только, что этотъ бой никогда не потухалъ и продолжается до сихъ поръ. Если правительство временами закрывало свои глаза на кириллицу, то всюду принуждали его къ этому тѣ же политическія соображенія, изъ-за которыхъ оно и раньше не хотѣло раздражать сербовъ. Но лишь только эти соображенія не имѣли значенія, правительство снова обращало вниманіе на кириллицу и сербовъ. Изъ этого факта слѣдуетъ то, что правительство этому бою латинки съ кириллицею придаетъ большое значеніе и что въ его глазахъ здѣсь идетъ рѣчь о большемъ, несравненно большемъ, дѣлѣ, чѣмъ о боѣ между двумя азбуками въ одномъ и томъ же языкѣ.

Послѣ выясненія отношеній между хорватами и уграми, миссію изгнать кириллицу приняли на себя хорваты. Очень интересно будеть освѣдомиться когда-нибудь о всѣхъ доводахъ этой ошибочной и непохвальной миссіи, изъ которой сами хорваты не могутъ предвидѣть для себя никакой пользы. Когда въ 1873 г. хорватскимъ баномъ сталъ Иванъ Мажураничъ, началось великое преслѣдованіе кириллицы, сербскихъ знаменъ и сербскаго имени, которое не могло быть даже и произносимымъ въ загребскомъ сеймѣ. На того же, кто осмѣлился произнести это имя, съ правительственныхъ креселъ кричали: «Предатель!» Всѣ восторженные хорваты распѣвали пѣснь о пріобрѣтеніи Босніи и Герцеговины, этихъ земель сербской народности, въ которыхъ кириллица всегда была всеобщимъ письмомъ. Съ давнихъ поръ писали кириллицею также и магометане и называли ее «босанчица».

Полагаю, изъ сказаннаго уже ясно то, какимъ оброзомъ бой противъ кириллицы долженъ былъ перенестись со времени аккупаціи и въ Боснію съ Герцеговиной и что уже напередъ все было подготовлено къ тому, чтобы въ аккупованныхъ земляхъ была проведена староавстрійская политика, которая всегда и всюду меньшинствомъ обуздывала большинство.

Можно только удивляться тому обстоятельству, что хорваты столь сильно воодушевлены совершенно чуждою для нихъ миссіею, которая не можеть принести имъ никакой пользы; она полезна только тому, кто поручилъ имъ эту миссію и пользуется хорватами, какъ орудіемъ. Хорваты оттерли православныхъ сербовъ на послъднее мъсто, но сами не заняли ихъ перваго мъста, которое обезпечила себъ нъмчина. Если бы осуществилась мечта «красныхъ» хорватовъ, которые нынъ ве-

дутъ подкопную работу подъ самыми стѣнами Черногоріи; еслибы дъйствительно было такъ, что весь славянскій народъ Балкана былъ не болгарскимъ и сербскимъ, но хорватскимъ и еслибы вовсе не существовало сербовъ, то и тогда эти "красные" хорваты, изъ которыхъ каждый окруженъ десятью иѣмцами, обнаружили бы предательство только по отношенію къ своему хорватскому народу.

Бой противъ кириллицы въ оккупованныхъ земляхъ шелъ въ гору (прогрессировалъ) даже до конца 1897 года. Уряды уже и подъ дълами сербской православной церкви не подписывались кириллицею. Это стало вслъдствіе указа правительства, даннаго сербскимъ церковнымъ властямъ весною 1898 г. Почтовое въдомство до того времени сплошь отказывалось принимать и пересылать газеты, на которыхъ адресъ былъ написанъ кириллицею. Правительственнымъ же указомъ это дъло было разръшено такъ: простыя посылки съ кирилльскимъ адресомъ должны были приниматься и пересылаться, по посылки денежныя непремънно должны были означать посылаемую сумму латинскими буквами. За то на желъзныхъ дорогахъ всюду царитъ латинка.

Таковы — правительственныя предписанія, которых вын радкій чиновник впридерживается. Прит спенія, направленныя къ изъятію кирилльскаго письма, слышны постоянно. Если же временами утихають, то каждый уже по пережитому опыту догадывается, что это затишье — только на время и кажущееся и считаеть это признакомъ того, что правительство въ аккупованных землях предчувствуетъ что-то очень важное, при чемъ уже не требуется непрерывнаго огорченія сербскаго большинства.

## Требинь. Требиньскій табакъ.

Требинь всегда быль очень оживленнымъ городомъ. Изстари проходила чрезъ него большая дорога изъ Дубровника въ Царьградъ Въ Дубровникъ привозимые на лодкахъ и баркахъ товары перегружались на соумары т. е. на вьючный скотъ и караванами отправлялись далъе, вглубъ Балкана. За дубровницкою заставою, по направленію къ Требини, бывало, останавливались сотни соумаровъ — одни отправлялись, другіе возвращались. Въ Требини былъ первый конакъ т. е. ночлегъ. Такихъ конаковъ отъ Требини до Ниша насчитывалось 15, а до Царьграда — 30. Этою дорогою въ 1096 г. потянулись и крестоносцы. Она вела тогда землями «славонскою» и македонскою. Французскія посольства въ 14—16 вък., отправляясь въ Царьградъ, пе знали туда другой дороги. Вслъдствіе соединенія большою дорогою съ Дубровникомъ Требинь славился своимъ богатствомъ.

Столь важный по положенію и богатый торговый городь, какъ Требинь, всегда стремился получить и политическое значеніе. Уже Константинъ Порфирородный упоминаеть о Требини, какъ объ одной изъ сербскихъ жунъ. Латинскіе историки называють Требинь—Тегьипіі и Тгауипіі. Требиньское княжество граничило на западѣ съ Дубровникомъ, на востокъ съ Билечемъ и Пивою, а на югѣ съ Дуклою. Въ турецкій періодъ Требинь всегда считался вторымъ горо-

домъ въ землъ.

Также и самою природою Требинь богато одаренъ. Къ югу отъ него простирается прекрасная равнина, кругомъ закрытая голыми горами; по ней многими изгибами вьется рѣка Требинчица. Лежа невысоко надъ уровнемъ моря (300 метр.), требиньское поле имѣетъ такую же атмосферу, какъ и Далматское поморье. Южныя растенія, господствующія въ Поморьи, растутъ и здѣсь. Въ особенности же

требиньское поле прославилось своимъ табакомъ, который въ свою очередь лучше всего водится у манастыря Дужи.

Во время турецкаго владычества въ Требини господствовала могучая, богатая и воинственная магометанская шлехта. Передовыми требиньскими магометанскими родами были: Диздаревичи, Резульбеговичи, Арсланагичи, Омернацичи и др. Султаны давали имъ различныя выгоды съ тъмъ, чгобы они защищали герцеговинскую границу отъ черногорцевъ, съ которыми за-одно держало сельское населеніе, въ особенности же жившее при самой черногорской границъ. Вслъдствіе этого постоянно возникали здісь мелкія ополченія и «частныя» войны, или такъ сказать -- безконечныя возстанія. Требиньскія окрестности до сихъ поръ усъяны «кулами» — кръпостями беговъ, которые отсюда объявляли войны, предпринимали походы и выдерживали въ нихъ осады. Нынъ эти «кулы» разрушены. Гордые, кичливые беги сосредсточивались въ Требини, гдъ они прозябали и тревожно ожидали своей дальнъйшей судьбы. Юнацкія (геройскія) подвиги ихъ воспъты въ безчисленныхъ народныхъ пъсняхъ, для созданія которыхъ турецкая эпоха служила богатою ночвою, какой уже нътъ у насъ при организаціи шаблоннаго труда, на который мы любуемся. По стариннымъ справкамъ число требиньскаго населенія простиралось до 3-4 тысячь человѣкъ; но въ этомъ числѣ заключалось и окрестное обывательство. Въ 1885 г. Требинь безъ окрестностей имѣлъ всего 1013 обывателей (442 магомет., 269 православи., 296 католиковъ, 4 жид. и 2 иныхъ въроисповъданій). Нынъ же, по переписи 1895 г., въ немъ 2966 обывателей и вътомъ числъ 1674 солдатъ. Всъхъ домовъ въ Требини 438: 264 жилыхъ и 177 нежилыхъ. Изъ обывателей: 1188 домовладъльцевъ, 393 переселенцевъ изъ Ци-слейтаніи, 102—изъ Транслейтаніи и 63 изъ чужихъ государствъ.

Изъ приведенныхъ чиселъ видно, что прибыль домороднаго обывательства въ теченіи десятильтія 1885—1895 г. была весьма незначительною и не вяжется съ тою важною ролью этого города, какую онъ получилъ во время оккупаціи. Оккупація сдѣлала Требинь резиденціею цѣлаго ряда воинскихъ и гражданскихъ урядовъ, уставовъ (институтовъ) и заводовъ. Въ ней имѣются: таможня, податной урядъ, табачный складъ, бригадная команда, мѣстная команда. гарнизонный судъ и тюрьма, военнный лазаретъ, военный цейхгаузъ, саперное управленіе, воинская станція почтовыхъ голубей, общественная больница, окрестный политическій урядъ, судъ, ночта, телеграфъ и т. д. Почти всѣ эти присутствія и учрежденія помѣщаются въ большихъ, новыхъ зданіяхъ, спеціально для нихъ сооруженныхъ. Они собраны въ западной части города, гдѣ—широкія и правильныя улицы и площади, какъ о томъ уже сказано. Среди этихъ зданій есть нѣсколько принадлежащихъ и частнымъ лицамъ. Дома съ меблированными комнатами, такъ какъ здѣсь много иноземнаго

(пришлаго) обывательства, приносять много дохода, равно какъ торговля и ремесла, поставленныя здёсь на новыхъ, разумныхъ началахъ.

Все это на поверхностнаго паблюдателя, въ особенности же предубъжденнаго противъ домородцевъ, можетъ произвести впечатлъніе прекраснаго развитія здъшней жизни. Очень возможно, что полный удивленія наблюдатель воскликнеть: «Воть что сдёлано здёсь для прогресса! Все это сдълано въ австровенгерскую эру, во время оккупаціи!» Когда же начнемъ изследовать (анализовать) этотъпрогрессъ то убъдимся, что онъ-мнимый, потому что не составляеть всеобщаго достоянія обывательства, и выходить не изъ его почина. Конечно, не можетъ быть и спора о томъ, что ни господ. окрестный начальникъ, ни господ. судья, ни господ. податной инспекторъ и т. п., хотя бы они были и очень способными и совершенными господами, однимъ своимъ присутствіемъ далеко еще не составляють дъйствительнаго прогресса жизни. Прогрессомъ можно назвать только общій духовный и хозяйственный подъёмъ, вызываемый въ обществъ образованными и просвъщенными личностями, и когда этотъ подъёмъ не моментальный только, но постоянный, когда основание свое имфеть въ постепенномъ, непрерывномъ ростъ культурной жизни.

Но въ этомъ смыслѣ невозможно говорить о прогрессѣ ни относительно Требини, ни относительно другихъ городовъ и мѣстечекъ оккупованныхъ земель. Въ то время, какъ въ 1878 г. послѣ твердаго отпора австрійское войско взяло Требинь, генералъ Бабичъ приказалъ измѣрять землю для новой части города, которая потомъ по воинскому прямолинейному илану и была начата постройкою. Такъ какъ въ Требини педостаетъ еще зданія для ераря, то съ постройкою его, дѣйствительно, и будетъ закончено все то что, оккупачники называютъ прогрессомъ. Собственно говоря, это — прогрессъ безъ всякой возможности прогресса!

Это—новая Требинь. Старая же часть города слоняется подъ ногами новаго Требиня, какъ смердящій пёсь. Упадокъ старой Требини можно уже представить на основаніи чисель, взятыхъ изъ переписи. Изъ 438 домовъ, какъ значится въ переписи, только 261 жилыхъ, остальные 177 нежилыхъ: пустые и покинутые. Слъдовательно, на 3 дома жилыхъ два нежилыхъ! Если же примемъ во вниманіе то обстоятельство, что жилые дома главнымъ образомъ заняты казенными помъщеніями, то получимъ понятіе о томъ, какъ незначительно вообще частное владъніе въ Требини. Но еще болъе критическимъ окажется состояніе Старой Требини, если мы сравнимъ, хотя бы па глазомъръ, казенные дома съ домами частной собственности. Послъдніе по большей части не дома, а лачуги, постепенно разрушающіяся, потому что хозяева ихъ не дълаютъ никакихъ поправокъ. Можетъ быть, не могутъ за неимъніемъ на то капитала;

можеть быть, и не хотять, не довъряя господствующему положенію. Но то и другое очень печально!

Къ оккупаціи примкнула только малая часть обывательства, а изъ нея въ свою очередьеще меньшая доля — искрение. Большая же часть этого разряда людей смирилась съ оккупацією по обстоятельствамъ, надъясь получить отъ нея какую-пибудь пользу: земельный надълъ, пропитаніе. Только ничтожная часть обывательства убъждена въ томъ, что аккупація взошла надъ Герцеговиною, какъ благотворное солице. Разладъ обывательства, произведенный оккупаціею, проявляется въ Требини очень наглядно. Всякій, ожидающій отъ оккунацін какой-пибудь корысти, или почести, — всякій усноконвшійся политическимъ благодъяніемъ ея, пріютился въ новой, вновь выстроенной части города. За — то тотъ, кто не ножелалъ пристать къ оккупацін, или же отгоргнуть оть нея, залезаеть въ бъдныя хаты стараго города: тамъ онъ корчится и прозябаетъ въ бъдности. Тъ, кому оккупація принесла болье или менье выгоды, сосредоточены въ лъвой части города за военными и гражданскими домами — представителями оккупаціи; тъ же, кто отсюда уходить, очевидно, не получили отъ оккупаціи ровно—ничего. Напротивъ, они постепенно упадають, хотя ихъ упадокъ, нужно прибавить, не быль пачать оккупацією, а только ускорень ею. И такихъ людей громадное большинство, можно сказать — почти все обывательство! Упомянутое меньшинство, прильнувшее къ оккупаціи, состоить изъ людей, владъющихъ наличнымъ капиталомъ и желающихъ увеличить свой капиталъ подъ кривдами оккупаціи. Уже было сказано о томъ, что въ экономическомъ отношеніи оккупація означаеть проникновеніе на Балканъ каниталистическихъ основъ жизни. Капиталъ и есть тотъ клинъ, который раскалываеть босно-герцеговинскую народность. Молохъ ка-питала—это божество, поставляющее по правую сторону только богатыхъ безъ всякаго вниманія къ ихъ честности и чести, — только тѣхъ, которые въ своихъ вертепахъ приносятъ жертвы золотымъ богамъ; а всвхъ другихъ гонитъ безъ милосердія отъ своего лица и ввергаеть въ матеріальную безпомощпость и погибель.

Можеть быть, я—человѣкъ изъ другой глины; во всякомъ случаѣ я не могъ бы такъ горделиво прохаживаться съ саблею, или съ шпагою, между этими пропадающими лачугами, изъ которыхъ каждая очень похожа на старую, больную нищенку, ожидающую своего печальнаго конца на сорной кучѣ. Да, это—нищенки, но въ очахъ ихъ еще и въ послѣднемъ вздохѣ можно прочитать укоръ, что онѣ пали невинно и умираютъ съ чувствомъ отверженныхъ наслѣдниковъ. Зимнимъ холодомъ вѣетъ отъ каждаго взгляда, брошеннаго изъ этихъ лачугъ на васъ. И въ этомъ холодѣ задушены всѣ остальныя непріятныя чувства и подернуты имъ. Въ этомъ взорѣ пѣтъ зависти, ненависти,

вражды, боязни, жажды мести—только холодъ: леденящій, ужасный холодъ!

Поймите же: тутъ уже—плотина, дальше которой не можетъ идти оккупація; тутъ — предѣлъ ея вліянію на людей. Эти люди могутъ молчать и не припятствовать оккупаціи; но все-же навсегда останутся чуждыми ей, какъ и она—имъ. Они не примутъ даже и добрыхъ ея даровъ; а ея дары — увы! вовсе не добрые. Правда, здѣсь на югѣ Герцеговины, обывательство совсѣмъ иначе представляло свою судьбу послѣ сломки турецкаго ига; оно вовсе не думало о томъ, что будетъ передано въ оккупацію Австріи и, когда австрійское войско прибыло сюда, опо полагало успѣшный отпоръ. Въ Требини и ея окрестностяхъ произошла знаменитая, жестокая битва, въ которой пало много и чешскихъ сыновъ. Но все-же пусть сами оккупачники зададутъ себѣ вопросъ и отвѣтятъ на него—именно: воспользовались ли они въ теченіи тѣхъ двадцати лѣтъ всѣми способами для того. чтобы снискать расположенія къ себѣ обывательства?

Человъкъ, достаточно честный — по крайней мъръ, на столько, чтобъ быть прямымъ, на этотъ вопросъ отвётитъ такъ: оккупація пришла сдълать порядокъ и цивилизовать, а вовсе не заискивать расположенія обывательства, на неспокойную й упорную натуру котораго жаловались и турецкіе представители на берлинскомъ конгрессъ. Но въ этомъ отвътъ и заключается одна изъ тъхъ ошибокъ судьбы, на которыхъ оккупація соорудила свое дѣло. Никто безъ своей воли, безъ своего участія, не можеть ни спасень быти, ни оцивилизовань. Опивилизуйте кого-либо насильно — и вы получите урода, который будеть карикатурою цивилизаціи. Здёсь же заблужденіе оказалось еще большимъ потому, что въ Босніи и Герцеговинъ вовсе не было нужды полагать какихъ-либо новыхъ основъ цивилизаціи. Нужно было сооружать дъло цивилизаціи просто и на основахъ старыхъ, къ которымъ отъ въчности не было еще прибавлено ничего новаго; но тъмъ не менъе онъ не были ни вывътрившимися, ни извращенными, такъ что совершенно безопасно было основывать на нихъ зданіе цивилизаціи. Можно было и нужно было!

Не только въ Австріи, но и во всей западной Европъ, въ послъднихъ десятилътіяхъ сталъ господствовать чисто промышленный взглядъ на цивилизацію. Когда западная Европа поймала въ южной Африкъ дикаря и прикрыла его наготу фракомъ и цилиндромъ, она уже радовалась, думая, что оцивилизовала его. Прогрессъ промышленности расширилъ это воззръніе, такъ расширилъ, какъ стряпуха растягиваетъ скалкою блинъ для лапши. Ширина здъсь означаетъ воспріимчивость. Чъмъ большую ширину получитъ эта воспріимчивость, тъмъ будетъ она мельче и поверхностнъй. Въдь не одни портные и шапошники здъсь—привелигированные апостолы цивилизаціи, но гдъ кто: желаетъ быть имъ и сапожникъ, гребенщикъ, мыловаръ, производитель путовицъ и наконецъ, въ послѣднемъ ряду, но не послѣдий по значению для цивилизаци, фабрикантъ велосипедовъ. Каждый изъ инхъ показываетъ видъ, какъ будто бы дѣло
его рукъ представляетъ собою цѣлую европейскую цивилизацию и
етоитъ у пего только что-либо купить—и варваръ окончательно превращается въ цивилизованнаго человѣка. По его воззрѣнию каждый,
кто иначе одѣвается и обувается, есть варваръ, а кто не пользуется
для своихъ пуждъ цивилизации изъ его источника—дурной человѣкъ.
Въ этомъ пельзя обвинять только одну Австрію. Вся западная Европа

Въ этомъ нельзя обвинять только одну Австрію. Вся западная Европа понимаєтъ цивилизацію, только какъ вибшній лоскъ, который она приготовляєть и которымъ натираєть каждаго, попадающагося въ ея руки: — хочетъ-ли онъ быть натертымъ, или же вовсе не хочетъ того. Но разъ ты поддался, или распустился — долженъ заплатитъ А затвмъ уже обнаруживается дъйствительная цъль натиранія: польза для натирателей. Окажется - ли натираніе полезнымъ налощеному и поправится ему, тогда къ его услугамъ — натиральщики и въ другихъ отношеніяхъ. Ревность натиральщиковъ не обращаетъ вовсе вниманія на то, нужно-ли натираніе и не сотретъ-ли опъ своимъ новымъ натираетъ старое и можетъ быть лучшее натираніе. Она только натираетъ и натирастъ; натираетъ все и всюду, наперерывъ, натираетъ и того, кто надъ этимъ смъется и того, кто илачетъ. Все индивидуальное и личное подъ этимъ натираніемъ приходитъ на смарку и, еслибы подъ слоемъ натиранья все-же проглядывальбы гдѣ-нибудь признакъ оригинальности и самобытности. натиральщики не пощадятъ его и щетка ихъ будетъ ходить по немъ до тѣхъ поръ, пока подъ натираньемъ не исчезнетъ и послѣдній слѣдъ того, что народъ, или отдѣльный человѣкъ, имѣетъ право назвать своимъ. И каррскій мраморъ, и драгоцѣнный камень, и золото и серебро—все должно подлежать этому натиранію, какъ будто-бы только этимъ натираньемъ оно и пріобрѣтало себѣ цѣну.

Каждый изъ торгово-промышленныхъ агентовъ мъряетъ цивилизацію на свой аршинъ. Путешествуетъ-ли съ натентованными спрынцовками, онъ не признаетъ общества цивилизованнымъ, пока не купятъ у него товару. Но то же самое будетъ съ каждымъ отдъльнымъ гражданиномъ, если путешествуетъ такой агентъ съ подтяжками, подвязками, зубочистками, крахмальными манжетами и запонками. Тотъ, кто не покупаетъ, самъ вредитъ себъ въ доброй репутаціи. Правда, въ общемъ эти путешествующіе торгаши, разливающіеся изъ западной Европы по всему бълому свъту, проходящіе каждую пядь земли, каждый уголокъ даже по объимъ сторонамъ, произвели нъкогда страшную агитацію, агитацію всестороннюю, разработанную до мельчайшихъ подробностей, неутомимую и неустрашимую; но не забывайте и того, что въ этотъ періодъ торгово-

промышленнаго разцвъта западная Европа, выработывающая всъвозможные и невозможные, нужные и ненужные товары, не репрезентируетъ никакой идеи, не пропагандируетъ ея, не стоитъ за нее и не борется и именно потому только, что не имъетъ ея, такъ какъ выгоръло ея сердце, а мозгъ высохъ, будучи насыщенъ горячечною дъятельностью для пріобрътенія земельныхъ, только земельныхъ владъній!

Славяне, высоко цѣня тѣ дары, которые западная цивилизація расплогаєть во всемь мірѣ и которые дѣйствительно имѣють всемірную и всечеловѣческую цѣну, при всемь томъ расходятся во взглядахъ относительно вопроса о томъ. нужно - ли, хорошо - ли и способствуетъ-ли самому дѣлу цивилизаціи сглаживаніе съ народа всякой индивидуальной особенности, даже и въ томъ случаѣ, еслибъ она имѣла и преимущества, утраты которой не можетъ вознаградить ни народу, ни самой себѣ, даже и разцвѣтшая чужая цивилизація. Въ этомъ вопросѣ славяне стоятъ на почвѣ самостоятельности, народной индивидуальности и особитости. И славянинъ можетъ только глубоко опечалиться, видя, какъ быстро коренное обывательство Босніи и Герцеговины поддается сильному напору оккупаторской цивилизаціи, или надаетъ до потери сознанія и въ нищету.

Францъ Бартошъ прекрасно выясняетъ, какимъ образомъ возникли на Моравъ сказанія о «дивоженкахъ». Какое то погибавшее племя уступало свое мѣсто-жительство новому племени и уходило въ горы, лѣса и пещеры. Затѣмъ въ то время, какъ новые обыватели жили въ изобиліи на плодоносныхъ поляхъ, старые обыватели терпѣли одну нужду въ своихъ одинокихъ вертепахъ и временами только, побуждаемые крайнею нуждою, выходили въ долину, чтобы постоять подъ окнами своихъ новыхъ господъ и получить отъ нихъ милостыню. Но и изъ своихъ лѣсныхъ убѣжищъ они приносили своимъ втершимся насиліемъ наслѣдникамъ много добраго. Въ особенности же научили ихъ пользоваться своими цѣлебными травами. Но все-же близкихъ сношеній между обоимъ населеніемъ не было; одно боялось другого. Изгнанное песчастное племя получило себъ отъ племени выгнавшаго имя «дикихъ людей», а женская половина его — «дивоженокъ».

Въ оккупованныхъ земляхъ отношение между объими стихіями народа, оккупачниками и оккупованными, еще не получило столь безнадежно-несчастной формы, но уже очутилось на дорогъ къней. Съ одной стороны, видна нищета и безпомощность оккупованныхъ, а съ другой—гордость и презръпие оккупаторовъ по отношению къ оккупованнымъ: вотъ двъ ръзкия стороны, между которыми уже пробита пропасть!

Но между тъмъ, какъ противуположность между новымъ и старымъ, между чужимъ и своимъ, между оккупаторомъ и домородцемъ, всюду въ оккупованныхъ земляхъ бьетъ въ глаза, все-же эта пронасть еще ингдъ не является столь очивидною, столь горькою и, такъ сказать-неизгладимою, какъ въ Требини.

Увы, уже наступившій первый вечеръ открыль неутышительную картину! Выходимъ на улицу... Въ той части города, гдв находятся высокіе, бълые, новые дома, раздаются звуки разстроенныхъ арфъ и скриновъ, сопровождаемыхъ дерзко-нахальнымъ пѣніемъ пропитаго женскаго голоса. Напъвъ вальса обнаруживаетъ уже накрашенную. такъ сказать – публичную, пошлую женщипу. Въ другой же части города, въ которой стоятъ низкія, бъдныя, ветхія лачуги, бренчатъ старыя гусли подъ звуки какой то юнацкой пъсни. Звуки пъсни придавлены. какъ-будто выходять изъ захолустья и не ръшаются вступить въ соперничество съ инструментомъ, на которомъ былъ виртуозомъ царь Давидъ и такъ прославился. Должно быть, это-та самая арфа, на которой игралъ Давидъ, потому что, судя по звукамъ, она принадлежить скоръе музею, чъмъ рукамъ игрока.

0, гусли! Сербская народная пъсня, зародившаяся при твоихъ звукахъ, извъстна всему образованному міру и всюду гласитъ славу сербскаго народа. Народъ, создавшій сербскую народную поэзію, на сценъ міровой исторіи блистательно доказаль, что принадлежить къ самымъ талантливъйшимъ и способнъйшимъ къ культурной работъ народамъ. Сербская народная поэзія представляєть собою богатый вкладъ въ сокровищницу всемірной культуры, такъ что и глубокій политическій упадокъ сербскаго народа не убавляеть въса въ его гривнъ... Если бы вы только вчера упали съ луны, то и тогда не удивились бы тому обстоятельству, еслибы оккупація, приближаясь къ этому народу, въ своихъ рукахъ, дъйствительно, несла лютню и на цыпочкахъ подходила къ нему изъ опасенія, что-бы не помъ-

шать народному поэту въ его творчествъ!

Гусли върно слъдують за судьбою сербскаго народа во всъхъ его земляхъ, также и въ земляхъ оккупованныхъ. Онъ-уже въ отступленіи, но еще бренчать и тамъ, гдѣ смѣющійся надъ гуслями профанъ-оккупаторъ не ожидаетъ уже ихъ услышать. Однако, и среди оккупаторовъ встръчаются такія личности, которыя собирають плоды сербской народной поэзіп. Собирають, — но все же съ тъмъ умысломъ. чтобы отчуждать ихъ отъ сербскаго народа и наложить на нихъ свою марку. Большинство же, даже почти всъ оккупаторы, не видятъ въ гусляхъ ничего достойнаго вниманія также, какъ и въ самомъ народъ, слагающемъ при нихъ свои славныя пъсни. и не понимаютъ того, какимъ образомъ оккупованный народъ можетъ какъ-бы еще гордиться своимъ варварствомъ и торчатъ въ немъ «по-уши» и не бъжать отъ песносныхъ гуслей въ веселый шантанъ, приведенный къ нему, покинутому, оккупацією.

Есть и другая причина, почему оккупаторское ухо не любитъ гуслей; эта причина—политическая.

Владиміръ Каричъ въ своей книгѣ «Србіја» о гусляхъ говорить слѣдующее: «чужеземцы совершенно равнодушны къ звукамъ нашихъ гуслей, равно какъ и тѣ изъ домородныхъ сербовъ, которые проникнуты чужимъ духомъ, западною образованностью и начали вырождаться. Но на селянина звукъ гуслей и до сихъ поръ производитъ могучее вліяніе, —въ особенности же на горца. Звуки гуслей не возрождаютъ въ немъ мягкихъ, женскихъ чувствъ и желаній, но приводятъ въ напряженіе всѣ мужскія его чувства: чувство правды и справедливости, любви къ свободѣ, чувство гордости, и юначества (геройства), а также чувство желанія мести и духъ отпора, дѣлающій серба способнымъ положить и голову за свои идеалы. Сколько сербовъ звуками гуслей было уведено въ горы въ общество гайдуковъ и даже много поздпѣе того времени, когда сербы освободились отъ турокъ!».

Здѣсь-объясненіе, почему оккупаторское ухо не любить гуслей: гусли политически неблагонадежны по отношению къ цъли правительства: свести духъ народа съ той дороги, которую онъ ревностно оберегаеть—съ дороги самобытности и народной свободы. Эта народная услуга гуслей правительствомъ считается политическимъ агитаторствомъ и вслъдствіе этого органы, имъющіе своею цълію охранять политическій покой и порядокъ, совершенно не расположены къ гуслямъ. А все-же эта ссора съ гуслями служитъ доказательствомъ того, что здёсь дёло идеть о какомъ-то ограниченіи сербской народности, потому что всякаго серба, который поощряеть значение и славу гуслей, гусли превозносять, какъ народнаго юнака и онъ уже не боится ихъ гласа и суда. Споръ съ гуслями особенно характеренъ гъмъ, что гусли пикогда не возбуждаютъ къ прямой политической агитацін. Политическая пъсня имъ также противна, какъ и поэту Гёте. Гусли ничего другого не дълають, какъ лишь поютъ славу юнакамъ, которые были разцвътомъ сербскаго народа; онъ воспъваютъ ихъ дъятельность и подвиги, но не умалчиваютъ и о слабостяхъ ихъ. Но уже одно то, что гусли сохраняють народныя традиціи, идеалы, духъ и характеръ народа. дълаетъ ихъ небезопасными въ глазахъ тъхъ, кто считаетъ своимъ призваніемъ—искоренить народныя традиціи, затемнить народные идеалы, исказить народный характеръ павязываніемъ сербамъ всего чуждаго и неподходящаго къ ихъ быту.

Пока живъ, я не могу забыть столь мучительнаго, столь болѣзненнотяжелаго впечатлѣнія, какое я получилъ недавно въ фрушкогорскомъ монастырѣ Раваницы въ нарочитый день памяти о Коссовской битвѣ, воспоминаніе о которой сербскій народъ творитъ до сихъ поръ. Предъ самымъ монастыремъ, сидѣли слѣпцы—гусляры и всѣ разомъ, какъ это всегда бывало въ этотъ день, запѣли о паденіи сербскаго царства на несчастномъ Коссовомъ полѣ, о царѣ Лазарѣ, о Милошѣ Обиличѣ, Вукѣ Вранковичѣ, о девяти Юговичахъ. Вдругъ подошло къ пѣвцамъ иѣсколько жандармовъ въ полномъ вооруженіи. Жандармы начали отводить въ сторону слѣпцовъ-гуслярей съ тѣмъ, чтобы своимъ пѣніемъ они не возбуждали народа, и иѣкоторыхъ изъ нихъ арестовали. Это случилось въ управленіи того самого бана Ивана Мажураныча, который былъ безпощаднымъ преслѣдователемъ кириллицы. Несчастная память о немъ увѣковѣчена въ пѣснѣ «на смерть Смаилъ аги Ченгича», составленной въ духѣ пѣсенъ тѣхъ гусляровъ которыхъ онъ приказалъ арестовать! Иванъ Мажуранычъ, поставленный въ Загребѣ баномъ-примирителемъ, задачею своей дѣятельности поставлялъ осуществленіе идеи хорватско-угорскаго примиренія не только въ земляхъ хорватскихъ, но и на другомъ берегу Савы. Онъ хотѣлъ дать примѣръ такого народно-политическаго направленія, какое, по его мнѣнію, должно будетъ настать въ недалекомъ будущемъ, когда Австро-Венгрія пріобрѣтетъ на Балканахъправо рѣшающаго голоса.

Примъръ Мажураныча очень поучителенъ. Онъ указываетъ на то. что бой противъ всего самобытнаго у славянскихъ народовъ изъ-за вліянія западной Европы не случайный, не составляеть излюбленной мечты только единичныхъ личностей, но является результатомъ того культурнаго направленія, какое даеть славянамь Австрія и несетъ далъе на востовъ. Винить одну Австро-Венгрію въ изглаженіи самобытности восточныхъ народовъ было бы несправедливо. На ся мъстъ то-же самое дълало бы и каждое другое западно-европейское государство. Но здъсь дъло-не въ обвинении, но только въ констатированіи того факта, что оккупація уже сама собою, — вследствіе одного того, что она существуеть, - не способствуеть не только разцвъту, но и сохранению самобытныхъ особенностей оккупованнаго народа. Между тъмъ сохранение, воспитание, развитие своей самобытности составляеть одну изъ славянскихъ основъ, одну изъ самыхъ характерныхъ чертъ славянскаго духа, одинъ изъ девизовъ правомыслящихъ славянъ. Тотъ, кто нарушаетъ и подкапываетъ свою славянскую самобытность, тоть уже действуеть не по-славянски, хотя бы былъ и славяниномъ по происхожденію. До 1878 г. венгерскіе славяне совершенно не понимали этого; иначе они ни на мгновеніе не могли бы помыслить, даже и во снъ, о томъ, что оккупація или собственно аннексія, вследствіе пріобретенія оккупаціонных земель можеть усилить и дъйствительно усилить славянские интересы въ Австро-Венгріи. Такое усиленіе славянскихъ интересовъ въ Австро-Венгріи не могло стать фактомъ, потому что оккупація, не была ни плодомъ, ни дъломъ славянской мысли. Она была придумана только берлинскимъ конгрессомъ, въ качествъ хода «шахъ королю» противъ славянской мысли, а австрійское славянство при этомъ ходѣ играло роль притянутой «пѣшки». Въ дѣйствительности же съ оккупаціею Босніи и Герцеговины ничего не измѣняется: ни справедливая иллюзія однихъ, ни закрытіе истиннаго положенія дѣлъ другихъ. Оккупацію можно привѣтствовать, только какъ побѣду капитализма, какъ прогрессъ нѣмеччины, мадъярщины, католичества, но вовсе не въ качествѣ прогресса для славянской идеи.

Обратимся къ другой области оккупаторской дъятельности въ Требини. Посътимъ большую табачную фабрику, сооруженную здъсь австрійскимъ правительствомъ. Насъ привътствуютъ господа чиновники. Имъйте въ виду, что заводъ, ими сооруженный, во всякомъ случаъ образцовый. Господа чиновники охотно даютъ вамъ отвъты на всъ

предложенные вами вопросы.

Въ турецкій періодъ не было табачной монополіи; Австрія завела ее впервые. Въ турецкій періодъ воспитаніе табака было совершенно свободнымъ занятіемъ и только съ потребленія платилась дань, сообразно съ качествомъ табаку. Съ оки ") худшаго сорта эта дань составляла 40 крейцъ, съ оки лучшаго — 80 кр. Селянинъ платитъ помѣщику дань съ табака въ размѣрѣ третины, также какъ и съ другихъ плодовъ; остатокъ же принадлежалъ ему. Онъ могъ продать, подарить, или самъ выкурить. А требиньскій табакъ пользовался особенною славою. Онъ былъ темно-бураго цвѣта, съ блестящими золотомъ мелкими монетками нарѣзанныхъ листовыхъ стебельковъ и имѣлъ запахъ меда. Селяне рѣзали табакъ сами и самымъ примитивнымъ способомъ. На доскѣ изъ твердаго дерева прикрѣплялся однимъ конномъ старый остронаточенный ножъ. подобный косѣ. Лѣвою рукою подкладывался подъ ножъ сдавленный табакъ, а правою онъ рѣзался на тонкія ленточки. Требиньскій табакъ имѣлъ богатый сбытъ контрабандою въ Дубровникъ, гдѣ другого табаку не курили ни государственные чиновники, ни государственные полицейскіе.

Австрія же тотчась, какъ только пришла въ Герцеговину, провозгласила табачную монополію, которая, само собою разумѣется, учитается особенно строго. Выдѣлка табаку со времени австрійскаго управленія страною увеличилась болѣе, чѣмъ въ 4 раза: съ 10,000 мет. цент. на 40—45 м. цент. Изъ нихъ только около половины разработывается въ домашнихъ товарнахъ. Въ 1895 г. грубый пріемъ табачнойбоснійско-герцеговинской режіе (тары) составлялъ 4,600,000 зл., а работникамъ по воспитанію табака съ доставкою его было уплочено 1,800,000 зл.

Требиньская табачная товарная (фабрика) ежегодно покупаетъ табаку отъ крестьянъ около 2300 м. цент. Воспитаніе здѣшняго табака совершается подъ строгимъ надзоромъ финансовыхъ органовъ. Въ то время, какъ растеніе выгонитъ листь, приходятъ финансовые чиновники; пересчитаютъ, запишутъ каждое растеніе и сколько на каж-

<sup>\*)</sup> Ока=21/4 фунта.

домъ листьевъ и, сообразно съ этими записями предполагають будущій урожай. Туть же вычислять и то количество, сколько нужно оставить крестьянину зрѣлаго табачнаго листу на осень для сѣминъ. Оставляется не больше 2,5 процента, включая сюда и то количество табака, какое мож. быть предоставлено крестьянину для его собственнаго употребленія. Для работника опредѣлено 6 кил. и для каждаго мужчины старше 16 л. живущаго съ нимъ подъ однимъ кровомъ. З кил. Но въ общемъ количество табака, ассигнованнаго на одну кучу, пе можетъ превышать 21 кил. Этотъ ассигнованный табакъ выдается крестьянамъ уже изъ склада, куда они должны отвести весь урожай до послѣдняго листа.

Отводка табака начинается въ октябрѣ. Крестьянинъ обязанъ самъ выполоть табакъ, даже разсортировать его (по руководству) и въ гакомъ видѣ поставить на товарку. Пріемъ табака производится цѣлою коммиссіею, состоящею изъ чиновника табачной режіп, представителя финансоваго вѣдомства и довѣреннаго отъ общества, котораго избираетъ самъ откупной урядъ, рекомендуетъ окресный урядъ, а

утверждаетъ испекторъ табачной режіи.

Когда табакъ примутъ, первоначально выдъляется часть его помъщику—хозяину крестьянскаго поземка. Въ различныхъ случаяхъ она составляетъ половину, осьмую, или даже двънаднатую часть. Ага-хозяинъ поземка—непремънно присутствуетъ при этомъ и долго, долго ожидаетъ квитанціи на деньги за свою часть. Отсчитаютъ, сколько слъдуетъ ему получить, напишутъ квитанцію и больше его уже не удерживаютъ. Съ квитанцією въ рукахъ онъ уходитъ изъ канцеляріи товарны.

Послѣ него очередь за крестьяниномъ. Отвѣсятъ и ему принадлежащую часть изъ оставшаго послѣ разочтепія аги табака; разсчитають, сколько онъ долженъ получить натурою и сколько деньгами. нотомъ даютъ и ему тоже квитанцію. Цѣна за 1 кил. самаго лучшаго сорта—1 зл. 70 кр., а за 1 кил. самаго худшаго 10 кр. Крестьянинъ съ квитанцією бѣжитъ вслѣдъ за агою.

Остроуміе этой процедуры состоить въ томъ, что ага и его крестьянинъ уже не встрѣтятся вмѣстѣ въ финансовомъ урядѣ, имѣющемъ уплатить деньги по квитанціи за поставленный на откупъ табакъ. Податный чиновникъ не останавливаетъ и не откладываетъ уплаты денегъ по квитанціямъ. Возьметъ квитанцію, просмотритъ ее, подойдетъ къ своимъ книгамъ, носмотритъ немного въ книгу снова на квитанцію, потомъ еще посмотритъ на квитанцію и въ книгу; беретъ листокъ чистой бумаги съ напечатанными на немърубриками, наполнитъ рубрики числами, выписанными изъ книгъ и квитанціи, потомъ подъ числами проведетъ при помощи линейки толстую черту, подъ нею тотчасъ же подпишетъ цифру, начертаетъ свою неудобочитаемую подпись, приложитъ штемпель своего

уряда и наконецъ подаеть агъ эту бумагу, подвергнутую всей этой

процедуръ.

«Приплатить для очистки дани столько - то», объяснить агв. Ага тихимъ шагомъ уходитъ изъ канцеляріи финансоваго уряда; на улицѣ встръчаетъ своего крестьянина, размахивающаго руками и желающаго. чтобы вижето рукъ были у него крылья для того, чтобы хотя нъскольками секундами раньше предъявить финансовому уряду квитанцію откупного уряда. Скоро онъ отойдеть отгуда, также тихо и грустно, какъ и его ага.

«Финансовый урядь по квитанціи откупного уряда тотчась же уплачиваеть деньги». закончилъ, торжественно возвысивъ голосъ. уряддникъ, сопровождавшій меня по требиньской табачной товарив. По его тону можно было узнать, какъ онъ гордится и своимъ и урядомъ, и всею оккупаціею. — гордится тѣмъ, что она завела столь образцовый порядокъ тамъ, гдъ прежде былъ хаосъ и гдъ финансовый урядникъ былъ самымъ последнимъ изъ всехъ лицъ, заслуживавшихъ какого-либо вниманія.

А все же, не смотря на этоть-достойный похвалы порядокъ, нынъшній требиньскій табакъ не можеть идти и въ сравненіе съ пикантно-пріятнымъ вкусомъ прежняго табака, воспитываемаго въ турецкій періодъ безпорядка безъ всякихъ правилъ. Цвътъ нынъшняго требиньскаго табака, если хотите, сталъ лучшимъ, также и ръзка его тоньше. Возьмете полную горсть нынъшняго требиньскаго табака получите пріятное ощущеніе, какъ будто бы вы ухватитесь за роскошный русый клокъ волосъ. Всъ ощущенія нынъшнимъ требиньскимъ табакомъ удовлетворяются въ полной мфрф; только самое главное въ этомъ отношеніи ощущеніе-вкусъ, какъ говорить нельстивый знатокъ: прежде былъ лучше!

Но также лучше было тогда и воспитателямъ табака. Чрезвычайно жалуется требиньское население на финансовыхъ чиновниковъ, которые у каждаго изъ нихъ по нъскольку разъ въ году пересматривають кучу, пытаясь найти, большее количество табака, чемъ сколько имъ нозволено имъть его. За каждую лишнюю щепотку доносятъ. а каждый доносъ оканчивается штрафомъ не менье, какъ 2 зл. У многихъ эти штрафы превысили уже цвну, какая имъ уплачена за отданный въ откупъ табакъ. Финансовые полицейские получаютъ третью часть штрафа въ награду и потому они столь неутомимо надсматривають надъ каждымъ, кто бы противъ предписанія оставилъ себъ табаку больше, хотя бы на одну сигарету. Результатомъ этого табачнаго хозяйства, зеведеннаго аккупаціею, является то, что герцеговинскіе табаководы вплоть отъ Требини до Столацържшили болже уже не заниматься табаководствомь, а свои поля засъвать хлѣбомь. (Рабочая цъна на требиньской табачной товарнъ слъдующая: дъти

получають ежедневно 40 кр., женщины 50 кр., мужчины 60—70 кр., надемотрщики 90 кр., инспекторъ 8—10 зл. въ недѣлю).

Имъя въ виду не оставлять безъ вниманія ничего такого, что считается особенною заслугою оккупацін и чъмъ гордятся сами оккупаторы, упомянемъ еще о культивизаціи Ластвы и Суторины. Я лично не посътиль этихъ мъстъ, а потому долженъ представить ихъ такими, какъ о нихъ читалъ и слышалъ.

Индрихъ Реннеръ разсказываетъ о нихъ дъйствительно чудеса.

Ластва находится на разстояніи 14 километр, отъ Требини, при черногорской границъ, въ землъ нъкогда беспокойныхъ Кореничовъ. Это-малый рай. Прелестная долина, возвышающаяся на 770 метровъ надъ уровнемъ моря, до недавняго времени была пустынею. Обывательство не могло кормиться на голыхъ скалахъ и потому дъдало постоянныя повстанія, чтобы такимъ способомъ добыть себъ хлъба. Въ 1892 г. въ Ластвъ было найдено 40 гектаровъ земли, годной для виноградниковъ и садовъ. Были выстроены хозяйственныя постройки, погребъ и 5 домовъ для винарей, каждый – для двухъ семействъ. Эти работы были окончены къ осени 1893 годана сумму 25.000 зл. Каждый винарь получиль для себя лично жилище и 1/4 итра земли, которая послъ 10 лътъ пользованія должна перейти въ собственность винаря. Кромъ того каждое семейство нолучаеть 15 зл. въ мъсяцъ жалованья и 50 кр. платы за каждый рабочій день. Воздъланіе почвы и посадка виноградниковъ и плодовыхъ деревьевъ стоила правительству 70.000 зл. Если считать, что виноградниками занято 30 гектаровъ земли, а каждый гектаръ ежегодно приносить 40 гектолитровъ винограда, а каждый гектолитръ продается приблизительно за 18 зл., то получается общая сумма ежегоднаго дохода 21.600 зл. Отнимемъ ежегодную плату на режін; тогда останется чистаго дохода 10.000 зл., что соотвътствуеть  $14^{\circ}/_{\circ}$ росту вложеннаго капитала. Допустимъ, что этотъ разсчетъ вполнъ соотвътствуетъ дъйствительности и винодъліе въ Ластвъ поставлено. дъйствительно, столь же прекрасно, какъ представляетъ дъло хвалоречникъ оккупаціи,—все же. скажемъ, правительство допустило здѣсь ошибку, сдѣлавъ изъ Ластвы мадъярскую колонію. Розни и противоржчій въ оккупованномъ обывательствъ, полагаю, и безъ того довольно много и пора подумать правительству о томъ, что вредно умножать ихъ, что нужно же наконецъ вспомнить и о правъ домородцевъ. Именно изъ нихъ нужно избирать людей и посылать ихъ туда, гдъ винодъліе ведется раціонально и затъмъ провърить результаты этой командировки уже на ихъ родинъ, гдъ они могли бы на дълъ показать то, чему научились.

Тенерь очередь за Суториной, на которой, по увърению господина Реннера, оккупація проэктируєть сдълать чудеса. Суторина—это полоса герцоговинской земли у Новаго Ерцега, тянущаяся по далмат-

ской границъ и отдъляющая Дубровникъ отъ Которска. До сего времени Сугорина была пустыню, но сараевское правительство ръшило превратить ее также въ рай. Природными условіями, благопріятными къ тому, считались африканская жара, царствующая тамъ въ лътніе мъсяцы, а также и то, что у Новаго Ерцега родятся всъ южные илоды: алое, агаве, нальмы, мирфы, ваврины, гранаты и фиги.

Обстоятельства этого проэкта были следующія: политическіе чиновники обратили внимание господ. Коллая на то, что на Суторинъ растеть апельсинное дерево, приносящее 1000 апельсиновъ. Господ. Каллай тотчасъ же сообразиль, сколько бы получилось апельсиновъ. еслибы вся Суторина была превращена въ апельсинный садъ и тотчасъ же пригласилъ изъ Пешта какого-то господ. Мольнара—знатока въ этомъ дълъ. Мольнаръ подтвердилъ мысль г. Каллая, что дъйствительно изъ Суторины можно сделать рай и вместе съ темъ рекомендовалъ на морскомъ берегу основать новую Опатію. Между тъмъ техники опровергли митніе Мольнара и доказали господину Каллаю, что всъ златки, пожертвованные на Суторинскій рай, пропадуть, потому что Суторина-безводная мъстность и совершенно беззащитна отъ бури. Тогда, после долгихъ споровъ, этотъ планъ палъ.

Въ періодъ римскаго владычества южная Герцеговина стояла на высокой культурной ступени. Вторичное поднятіе ея на таковую стунень должно считать непремънною своею обязанностью каждому новому культивизатору ея. Но эту долгую и трудную работу нельзя замфнить устройствомъ «раевъ». Начало ея должно быть болфе скромнымъ.

## Y°III.

## Вдоль черногорской границы. — Политина противъ Черногоріи.

Для тухлого туриста, путешествующаго съ цалію нобывать тамъ и видъть то. гдъ были и что видъли раньше его другіе тухлые туристы, въ оккупованныхъ земляхъ самимъ правительствомъ сооружена прекрасная дорога. Пароходомъ изъ Тріеста, или Рѣки онъ прівдеть въ Метковичи, и полюбуется красотами Адріи. Въ Метковичахъ увидить великоленную регуляцію устья реки Неретвы и вырастающие города за городами тамъ, гдъ 20-25 лътъ сему назадь были только гніющія болота, при которых в жили б'єдные обыватели, раждавшіеся и умиравшіе въ лихорадкъ. (Какой-то молодой господинъ фонъ-К., одинъ изъ лучшихъ знатоковъ австровенгерской морской торговли, привель въ вънской газетъ интересныя цифры о судоходномъ движени въ Метковичахъ. Въ 1886 г. тамъ останавливалось 495 пароходовъ съ 48.939 тоннами груза; въ 1895 г. уже 707 парох. судовъ съ 89.564 тоннами. Въ 1840 г. изъ Метковичъ отправлено 7843 тоннъ, и въ 1895 г. уже 37.859. Такой прогрессивный обороть торговли получили слъдующіе товары: кофе. фига. сахаръ, мука, рисъ, оливковое масло, алкоголь, вино, керосинъ, тесаный камень, кирпичи и черепица, галуны и ленты, жельзо, сталь, дерево для столярныхъ работь, бурель, каменный уголь и судовыя мачты. Эти данныя подтверждають справедливость нашего сообщенія о важности поперечных в дорогь для балканской торговли. Но особенно удачно онъ иллюстрируютъ несоразмърность между ввозомъ въ оккупованныя земли и вывозомъ изъ нихъ. Несоразмърность эта свидътельствуеть о томъ, что Боснія и Герцоговина эксплуатируются оккупаціею).

Въ Метковичахъ тухлый туристь сядеть въ вагонъ желвзной дороги, прівдеть въ Мостаръ, а отгуда въ Сараево. Туть есть на что

посмотръть! Интересивйшія картины мъстности и народной жизни раздвигаются предъ его глазами, которые, кажется, не знаютъ, на что прежде всего смотрать. Здась все - ново для туриста, все приводить въ восторгъ и, какъ добрый человъкъ, всю роскошь свъжихъ впечатльній онъ приписываеть заслугамъ боспійскаго правительства. Подавленный шаблонностью городовъ и одиообразіемъ жизни, опъ чувствуеть себя здёсь какъ-бы освёженнымъ душевно. Кто это спелаль? Кого благодарить за это освъженіе? По наивности онъ думаеть, булто по оккупаціи здёсь было также дико, какъ въ средней Африкъ и будто все здъшнее, отличающееся отъ средней Африки, сдълано именно славною оккупацією. Самое же большое утвиненіе тухлаго туриставъ томъ, что онъ можетъ пробхать по оккупованной землъ желъзною дорогою. Это обстоятельство столь благопріятно для него, что онъ склоненъ думать, будто и желъзная дорога устроена спеціально для него, - въ этомъ, впрочемъ, есть доля правды. Дъйствительно, сооружая жельзную дорогу, кромь цылей стратегическихы и торговыхы правительство расчитывало между прочимъ дорогою Метковичи— Мостаръ — Сараево сдълать себъ рекламу предъ тъми иностранными путешественниками, которымъ особенно доступны пріятныя впечатлѣнія уже по одпому тому, что за свои деньги они захотять поль-зоваться всевозможными удобствами. увидѣть и полюбоваться тѣмъ, о чемъ бы могли разсказать дома. Навстръчу такому туристу выходять господа полицейские и еще другие господа, приставленные боснійскимъ правительствомъ для услугъ туристамъ, которымъ они, такъ сказать, и «создаютъ мысль». Тухлый туристь, никогда не повърилъ бы, что здъшнее полицейское управление имъетъ у себя такихъ благородныхъ, обворожительныхъ и услужливо-ласковыхъ господъ полицейскихъ, какихъ нътъ во всемъ міръ, если бы самъ не испыталь на себъ ихъ услугъ. Какъ счастливо. подумаеть онъ, обывательство, которому небо ниспослало такихъ благородныхъ полицейскихъ для того, что бы бдело надъ нимъ око такой полиціи! Строгаго осужденія со стороны всёхъ добрыхъ, ласковыхъ, легковърныхъ людей заслуживаетъ это обывательство, недовольное и неспокойное подъ управлениемъ такихъ достойныхъ господъ!

Быстрый. моментальный провздь жельзными дорогами знаменито характеризуеть поверхностность взглядовь нашего времени, можеть быть, двиствительно имьющую въ этомъ свою причину. Путешествующій по жельзной дорогь не можеть основательно ни наблюдать, ни выслушать о наблюденіи другихъ. Смотрить—не досмотрить; слышить—не дослышить; тымъ не менье предается счастливому сознанію, что кое-гдь бываль, кое-что видьль и испыталь. Кромь того, жельзныя дороги въ этомъ случав служать готовыми маршрутами. При существованіи жельзныхъ дорогь путешественникъ уже не имьеть ни времени, ни отваги уклониться отъ нихъ, какъ будто подъ угро-

зою тажелаго наказанія не смѣсть уже сойти съ нея ни вправо, ни впѣво. Дѣйствительно, желѣзныя дороги вызывають вдоль своей колен чисто-торговое и промышленное движеніе и самой жизни на нихъ и при нихъ сообщають формы, общія всѣмъ землямъ и народамъ. Рабъ желѣзныхъ дорогъ всюду склоненъ опрометчиво судить о томъ, будто и въ цѣлой землѣ, по которой пробѣгаеть желѣзная дорога, такое-же торгово-промышленное движеніе и такая-же общественная жизнь, какъ это показалось ему изъ окна вагопа и въ вагонѣ. Въ дѣйствительности-же совсѣмъ нпаче. Даже еслибы было такъ на самомъ дѣлѣ, то и не было бы въ этомъ ничего хорошаго.

Я значительно отдалился оть этого маршрута, когда путешествоваль по оккупованным землямь съ цёлію вольнёе разсмотрёть ихъ. Избранный мною путь былъ гораздо дальше, нежели путь по желёзной дорогі; по за-то онъ велъ въ глубь народа и доставилъ мнівнікоторыя особенныя удовольствія, которыхъ невозможно получить при путешествій по желёзной дорогів. Я договорился съ Омеромъ довести меня изъ Теребини въ Мостаръ. У меня не было желанія сдёлать дорогу какъ можно скоріве и, если мой путь продолжался четыре дня, то это вовсе не значить, будто я не могъ сдёлать его въ два дня, если бы это было мнів нужно. Я ночеваль въ Билечи, Гацків, Невішинів и въ Мостару. «Почтивый турчинъ» Омеръ взяль съ меня за дорогу въ Мостару. 18 злат. и еще 1 зл. бакчиша.

«Не бери себѣ другаго извощика, какъ только турчина. Не скрою отъ тебя, ты нашелъ бы извощикомъ и шваба, если бы захотѣлъ. Но что за извощикъ шваба? И такихъ добрыхъ коней не имѣетъ шваба, и такъ дешево не подрядится, и не удовлетворится столь малымъ бакчишемъ, потому что имѣетъ постоянную жажду. Договоришься съ нимъ въ цѣнѣ—не сдержитъ слова и будетъ просить прибавки. А пріѣдешь къ конаку (на ночлегъ), вечеромъ напьется допьяна, а утромъ проспитъ. Турчинъ же дешевъ, скроменъ, остороженъ и, если дастъ тебѣ слово, то у него оно—каменное!»

Изъ этихъ немногихъ словъ вы уже видите, что магометане не признаютъ надъ собою нравственнаго преимущества шваба и что столкновенія могометанъ съ швабами могуть имѣть своимъ послѣдствіемъ лишь нравственный упадокъ въ нѣкоторой части магометанскаго населенія. Большей же массѣ магометанскаго населенія ясны всѣ слабыя и тѣневыя стороны швабовъ, которыя раньше, до столкновенія съ швабами, оставались невѣдомыми ей. Тотъ фактъ, что магометане гордятся своимъ нравственнымъ преимуществомъ предъ швабами, служить признакомъ того, что они вовсе не намѣрены поддаваться швабамъ.

Четырехдневное путешествіе по пустынному, каменистому, неплодородному, пезаселенному и скучному, но необыкновенно красивому, краю пробудило мои воспоминанія о 1876 годь, когда я впервые по сътилъ этотъ край съ черногорскимъ войскомъ. Въроятно, читательне посътуетъ на меня, если я признаюсь въ томъ, что и на мягкихъ подушкахъ экипажа въ этомъ каменистомъ краю миъ было очень неудобно, такъ что представлялось, какъ будто большая дорога, по которой я ъхалъ, была выбучена несчастіями военно-походной жизни.

Дорога кругится между горными вышинами и постепенно подпимается въ гору. Этимъ подъемомъ смягчается лътпій зной и становится все пріятнъе и пріятнъе. Куда ни бросишь взгляда, всюду видишь голыя, сёдыя вершины горъ. Горы закрывають горизопть со всёхъ сторонъ. На востокъ и съверо-востокъ-гордые великаны. на вискахъ которыхъ блестятъ налобники въчнаго сиъга. На морщинахъ чела темнъются черныя шмары (мазины, полосы), какъ будто бы надъ глубокими рытвинами лежала тънь. Но еслибы пришли туда, увидѣли бы тамъ мощные, столѣтніе лѣса и дубравы, составляющія единственное богатство этой пустыни. Герцеговинскій дубъ—драгоцѣнное дерево. Для своего роста онъ требуеть во много разъ больше времени, чѣмъ сколько нужно его товарищу, растущему въ мигкихъ равнинахъ, напр. въ Славоніи, гдъ дубъ можеть пустить. корни по какому-угодно направленію, до какой угодно глубины, всюду проникаеть своими корнями и безъ затрудненія получаеть себъ пищу. Совершенно иначе съ дубомъ герцеговинскимъ и черногорскимъ. Онъ растетъ почти на голой скалъ. Его корни проникаютъ въ разселины скалы; раздвигаютъ эти разселины и оттуда могутъ черпать только очень скромное цитанье. Скала держитъ ихъ, чтобъ не сбросила буря. Растетъ тихо, не торопясь, въ непрестанномъ боъ за жизнь съ тяжелыми условіями; но за-то когда выростетъ такое дерево, то оно по твердости и кръпости подобно уже ни дереву, а самой скалъ.

Въ этомъ краю находится множество большихъ, тесаныхъ надгробныхъ камней, такъ называемыхъ «стечковъ».

Почти нигдѣ вы не встрѣтите человѣческаго жилья, даже поля; не встрѣтите и путпика. Поля тамъ ничтожны и малы, какъ длани. Холмы полей кое-гдѣ порасли густыми чащами, служившими пастбищами козъ и потому не могли выростать.

Но лѣсничіе оккупаціи рѣшили, что козы — самые большіе губители молодого лѣса и что до тѣхъ поръ нельзя говорить о залѣснѣніи пустынь, пока козы будутъ объѣдать молодые побѣги деревъ. Только тогда, когда вырастутъ здѣсь такіе же мощные лѣса, какъ и на высокихъ вершинахъ, совершенно неприступныхъ, можно будетъ, говорятъ они, дозволить пасти здѣсь козъ. И вотъ ради сохраненія молодыхъ побѣговъ здѣшнія пастбища отняты у обывательства. Правительство воодушевилось мыслію облѣсненія и установило высокую годичную дань: съ каждой штуки козьяго скота 50 кр., — такъ что скотоводство здѣсь стало совершенно невозможнымъ.

За такой способъ залъсненія пастищъ даже и Генрихъ Репперъ не можеть воспівать гимновъ боснійскому правительству. Авса выростуть въ очень далекомъ будущемъ, между тъмъ бідный герцеговинецъ не можетъ бросить своего козьяго промысла, составляющаго главный источникъ его жизни, и нуждается въ древесныхъ листьяхъ для корма козъ. Эго запрещеніе, хотя бы ціль его была и хорошая, составляеть большое стъснение для герцеговинскихъ горцевъ, такъ какъ правительство не даетъ имъ возможности жить. Вийстъ съ тъмъ этотъ фактъ служить доказательствомъ того, что и добрыя памъренія правительства могутъ имъть своимъ послъдствіемъ вредъ обывательству, когда правительство и его органы въ своихъ кабинетахъ проводять реформы безъ надлежащаго знанія дъйствительныхъ отношеній и когда заботится только о томъ, чтобы было все хорошо и полезно болье на бумагь, чтмъ въ дъйствительности.

полезно оолъе на оумагъ, чъмъ въ дъйствительности.

Вся эта окраина нъма, какъ бы послъ мороваго повътрія. Не раздается ни одного звука, кромъ стука молотовъ рабочихъ, разбивающихъ на грубой, твердой дорогъ камни, и грохота рабочихъ, телъгъ. Никто не догоняетъ насъ, никто не попадается навстръчу, если не считать старика—починщика зонтовъ, попавшагося намъ навстръчу. Онъ несетъ подъ-мышкою два зонта, липившеся обтяжки. Сгорбленный, шагаетъ медленно и опирается на сучковатую палку. Олицетворенная сатира! Этотъ мастеръ зонтовъ былъ здъсь единственнымъ представителемъ австро-венгерской культуры, какого я встрѣтилъ до-рогою изъ Требини въ Билечъ. Не будетъ изслѣдовать сердца этого убогаго человъка. Судя по внъшности, видно уже, что только нужда загнала его въ эти бъдные края, которые при всемъ своемъ недостаткъ все-же гостепріимны. У себя дома, гдъ родились нынъшпія цивилизаторы Балкана, онъ видълъ замки и палаты, высокія товарны и заводы, роскошные торговые дома, но самъ онъ пе имълъ пи дворца, ни замка, ни магазина, ни богатой торговли; и никто изъ его сосъдей, имъвшихъ свои дворцы и палаты, не позаботился о насущныхъ нуждахъ этого объдняка, никто не облегчилъ его тяжкой объды. Онъ забрался уже сюда, гдъ вечеромъ люди ложатся спать съ тъмъ, чтобы заснать свой голодъ, а утромъ встаютъ, чтобы размыкать его. И

заснать свои голодъ, а утромъ встаютъ, чтооы размыкать его. И этотъ обездоленный представитель австро-венгерской цивилизаціи пришель сюда раздѣлить свой голодъ съ здѣшнимъ народомъ. Наъ-подъ стружки (щепки) часто выползеть змѣя и затрепещется на солицѣ, зазеленѣется ящерица, пролетитъ мимо васъ бѣлогрудая ласточка. Понадается въ - одипочку странное растепіе, лишенное листьевъ, пахучее, похожее на небольшой колосъ кукурузы, торчащее на низенькомъ стебелькѣ. Это—очень извѣстный здѣсь «козлецъ», по чешски—дьябликъ, агим maculatum, послъдняя опора черцеговинцевъ въ голодные года. Въ періодъ турецкаго владычества здъшніе обыватели могли удовлетворять свой голодъ также древесною корою, чего никто не возбранялъ, не смотря на то, что и турецкимъ правительствомъ леса были провозглашены государственною собственностью. Напротивъ можно сказать, что вивств съ этимъ провозглашеніемъ лѣса становились какъ-бы общественными. Тогда никому и во снъ не снилось возбранять бъдному, нуждающемуся въ хлъбъ. селянину надрать древесной коры, измолоть ее и напечь изътого хлъба! Только теперь, со времени оккупацін, это строго возбраняется. Правительство задалось цёлію хранить лёса, сорганизовало лёсничую елужбу, завело сложное лъспое хозяйство — все это очень похвально! За 100, 200, 300 лёть здёсь на Корытахъ, а можеть быть, и въ цвлой Герцеговинв, зашумять могучія дубравы и каждый шелесть и тумъ ихъ будеть гласить славу правительства господ. Каллая и австрійской оккупаціи. Но что стало съ пародомъ?! Герцеговинецъ въдь тоже состоить изъ мяса и костей; но опъ не дубовый: опъ можеть иного вытерпать, мпого перенести, а все-же не столько, сколько можеть вынести дубъ, растущій въ горномъ краю его отчизны. Если оккупачному правительству герцеговинецъ — человъкъ дорогъ хотя бы столько же, сколько и дубъ-герцеговинскій, то оно. если имъемъ въ себъ хотя капельку юнацкаго духа, должно же придти на номощь къ герцеговинцу, — если не потому уже, что онъ — человъкъ, то хотя потому, что человъкъ — слабъе дуба.

«Hier ist jede Kreatur zu bedauern» 1), говоритъ Индрихъ Реннеръдля характеристики этой мъстности. Прославитель оккупаціи не говорить о томъ, съ какого времени его приговоръ имъетъ значеніе: съ того-ли времени, какъ Герцеговина оставалась Герцеговиною, а Корыта — Корытою, или же только со времени прихода сюда оккупаціи!

Гораздо сердечнъе и съ должнымъ пониманіемъ дъла отзывается о населеніи южной Герцеговины Янъ Асботъ (въ соч. Вовпієн und die Hercegovina): «Самая особенность почвы, тяжелыя условія, какія она представляєть для жизни, дълаеть обывателей воинственными. Только мощныя орудія могуть преодольть эти условія и увѣнчать успѣхомъ предпріятія. Но за-то человѣкъ, выросшій здѣсь, будетъ силенъ тѣломъ и духомъ, станетъ энергичнымъ и способнымъ упорпо противустать всему, что нарушаеть его обычную колею жизни. гордо пренебрегать чужими, изнѣженными цивилизацією нравами, привычками и пристрастіями. Вооруженный своимъ природнымъ умомъ, и смѣлостію, знатокъ всѣхъ особенностей и капризовъ своей родной почвы, онъ умѣетъ противустоять всѣмъ трудностямъ и страдамъ. Мастеръ въ всевозможныхъ военныхъ орудіяхъ, опасный и отважный непріятель при своихъ природныхъ крѣпостяхъ и стѣнахъ своихъ скалъ, изъ-за которыхъ въ безумной отватъ

<sup>1)</sup> Здёсь каждая тварь слишкомъ жалка, цечальна.

набрасывается на изумленнаго пепріятеля, поднимаєть страшный крикъ и, сверкая своими ганджарами, онъ умѣетъ также, съ удивительнымъ упорствомъ, противустать непріятелю, и во много разъ сильнѣйшему, чѣмъ онъ, если только обезпечено ему отступленіе».

Мужъ, къ которому отпосятся эти слова, пынъ сидитъ на большой дорогъ, разбивая мощною рукою кампи. Его длань, иъкогда державшая ганджаръ, теперь за очень скромную плату работаетъ иирно и пастойчиво, а знойное лътнее солице палитъ его паготу, просвъчивающуюся дырами рубашки.

0 своей участи, созданной оккупацією, герцеговинецъ молчить. Но изъ упорнаго молчанія его нельзя узнать, что въ его душь: покорность-ли своей судьбъ, или же есть въ немъ и искра довърія къ лучшему будущему. Сами оккупаторы не считаютъ герцеговинца успоконвшимся и еще педавно въ «Pester Lloyd»-органъ очень близкомъ г. Каллаю -было сообщено о томъ, что боснійское правительство предвидить возстание въ Герцеговинъ въ случав, если только Австро-Венгрія будеть готовиться къ какой-либо войнь. Австрія не можетъ забыть о томъ, что южная Герцеговина, возставши въ 1875 г. противъ Турціи, имъла въ виду присоединиться къ Черногорін. Вторичное возстаніе въ 1881 г., направленное уже противъ оккупаціи, дало Австріи доказательства того, что южная Герцеговина не потеряла своего идеала. Оккупація вовсе и не падъется успоконть этого народа, но и не озабочена этимъ. Не будучи въ состоянін застраховать народа отъ востанія, она желаеть только облегчить свое владъние его землею, его горами, прославившимися своею недоступ-

Невозможно не удивляться той работъ, какую Австрія провела для укрѣпленія Герцеговины—въ особенности же южной ея части, равно какъ и укрѣпленію Боки Которской, которая съ Герцеговиною составляеть одну крѣпостную систему и имѣеть одну и туже цѣль: охрану отъ туземнаго обывательства и отъ Черногоріи. Австрія думаетъ, что въ нынѣшнихъ своихъ границахъ Черногорія не имѣеть возможности хозяйственнаго развитія и будеть вынуждена—волею, лли певолею—ухватиться за первый представившійся случай увеличить свои владѣнія, указанныя ей исторіею: съ одной стороны, къморю и съ другой—въ той землѣ, которая съ Черногоріею составляеть одно географическое и этнографическое цѣлое.

Если и раньше горы южной Герцеговины были неприступными кръпостями, то уже недостаточно человъческихъ словъ для изображенія того, чъмъ онъ стали нынъ: такъ усовершенствована здъсь природа! Каждая гора, высокая и низкая, имъетъ здъсь свое укръпленіе, на которое не пожалъли ни трудовъ, ни денегъ. Уже между Требиномъ и Билечемъ выстроено 17 казармъ, цитаделей и бастіо-

новъ. «Von allen Höhen grussen Forts als Wache gegen Montenegro» 1), говорить Рениеръ. На разстоянии четверти часа пути отъ Билеча уже стоитъ укръпленный лагеръ. Цълая цъпь кръпостей противъ Черногоріи тянется вдоль всей черногорской границы. Число новыхъ кръпостей постоянно прибываетъ; цъпь становится все болъе густою и широкою, такъ что уже цълая Герцоговина становится сплошною върбиости в противъ кръпостью противъ Черногорін.

Говорять, что и внутренности горъ также укръилены. Внутри каждой горы выдолблено пространство, въ которое ведеть тайный входъ откуда-то съ задней стороны. Изъ этого пространства, въ которомъ поставлены нушки и митральезы, сдъланы стръльны, скрытыя среди каменныхъ массъ такъ, что совершенно не видны и съ самой высокой горы. Если бы приблизились сзади черногорцы, то герцеговинскія горы, подобно вулканамъ, стали бы извергать екрытый въ нихъ огонь, и черногорцы сразу должны потерять всикое присутствіе духа. Куда-бы пи повернули черногорцы, всю-ду они должны очутиться подъ перекрестнымъ огнемъ. Кромъ того герцеговинскій крѣности соединены между собою еще телеграфомъ и фонографомъ, такъ что и малъйшая опасность отъ непріятеля ни на одно мгновеніе не останется непзвъстною цълой системъ кръпостей.

Сомивваюсь, чтобы гда-пибудь въ другомъ мвета, на всемъ земномъ шарѣ, было устроено такъ, чтобы вся страна была обращена въ одну силоппую крѣпость и сама природа, желавшая сдѣлать Герцеговину неприступною, была бы такъ дополнена съ такимъ некусствомъ и на такія громадныя суммы. Австро-Венгрія соорудняа себѣ безсмертный намятникъ, который еще послѣ 1000-лѣтій будеть гласить нев'вдомымъ покол'вніямъ славу о томъ, что эту землю возд'в-лало изкое государство, имя которому было Австро-Венгрія.

Невозможно пробъжать между этими кръпостями и не быть незамъченной и купицъ; также и ся пріятельница — птица не пролетитъ незамъченною бдящими очами стражей противъ Черногоріи.

Всв особенности и подробности устройства этихъ страшныхъ кръпостей отъ меня и моего любезнаго читателя закрыты непроницаемымъ покрываломъ. Въ крѣпости, и даже въ казармы этнхъ мѣстностей, имѣетъ доступъ только особа воениая, прикомандированная къ тому. Но мы и вы не состоимъ такими особами. Изъ числа профановъ временами можеть попасть туда только нога бродячей пѣвицы, «по это останстся глубокою тайною гарнизона», какъ замвчаеть шутливо Япъ Асботь въ своей кингъ. По дорогв изъ Требиии въ Билечъстоитъ новый ханъ, въ которомъ

Во вевхъ горныхъ вершинъ кръности—стражи противъ Черногоріи желають здравствовать.

путешественники отдыхають, а кучера закусывають и ньють. Ханжіемъ здѣсь какой-то поддустойникъ (уптеръ-офицеръ) въ отставкѣ. Конечно, не случайно то обстоятельство, что на спеціально-стратегической дорогѣ и корчма поручена особѣ, знающей военную службу. Кабатчикъ принимаетъ васъ любезно, спроситъ по-пѣмецки и съ отвращеніемъ отпесется къ сербской рѣчи, если вы не захотите говорить съ нимъ по-пѣмецки. Происхожденіемъ опъ—изъ австрійскихъ славянъ.

Здъсь, въ тъпи хана, я немного отдохнулъ. Мои взоры, не могли отвратиться отъ укръпленныхъ горъ, а чрезъ нихъ скоро стали блуждать и по близкой цъпи пограничныхъ черногорскихъ горъ, какъ будто бы хотъли прочесть на ихъ понурыхъ челахъ то, о чемъ онъ говорять и какъ имъ чувствуется.

Скоро прогремѣль какой-то экипажъ по требиньской дорогѣ. Изъ экинажа выскочилъ подполковникъ съ женою. Прибывшіе расположились у другого стола тоже передъ ханомъ. Подполковникъ, среднихъ лѣтъ, обладаетъ лаконическими движеніями и выраженіями и, очевидно, тщательно былъ ознакомленъ съ этими мѣстами, такъ что не посвятилъ ни малѣйшаго вниманія особенностимъ этой страны, между тѣмъ какъ эти особенности его, какъ спеціалиста, могли бы интересовать болѣе, чѣмъ меня—лаика. Гораздо болѣе онъ смотрѣлъ на меня, чѣмъ на горы съ крѣпостями. Взглядъ его не былъ любезнымъ и я уже ожидалъ, что опъ встанетъ и запретитъ миѣ смотрѣть на окрестныя горы.

Подполковникъ, дъйствительно, всталъ и, мимоходомъ, направляясь къ своему кучеру, чтобъ ъхать далъе, сказалъ миъ жесткимъ голосомъ: «Sie staunen, nicht wahr?» 1).

«Е чему се дивити, пане. Маме предъ себоу валике дѣло рукоу лидскихъ. йежъ можно поставити по бокъ египетскымъ пирамидамъ!»
 «Dumheiten!» <sup>2</sup>) ополчился энергичный лаконикъ. Дѣйствительно, это великое сооруженіе имѣетъ такое же практическое значеніе, какъ

и египетскія пирамиды».

— «Какъ такъ? Глазъ и лаика видятъ, что къ этимъ страшнымъ кръпостямъ непріятель даже и приблизиться не посмъетъ; не говорю уже объ осадъ».

«Er müsste ein ordentlicher Esel sein! Hören's mal, Sie Laie. von einem Beamten <sup>3</sup>). Герцеговина уже однажды повстала противъ Австро-Венгріи и ея повстаніе было утоплено въ ея собственной крови. Сама Герцеговина противъ Австро-Венгріи болъе уже не повстанетъ. Если,

2) Глупости!

<sup>1)</sup> Вы удивляетесь - неправда-ли?

<sup>3)</sup> Действительно, онъ былъ-бы настоящимъ осломъ! Послущайте, лаикъ, компетентнаго въ этомъ дълъ лица!

бы эти кръпости были сооружены противъ повстанцевъ, тогда онъ не имъли бы никакой цъны. Въ Герцеговинъ можетъ дъло дойти до повстанья лишь въ томъ случаъ, если за повстанцами будетъ Чер-

ногорія».

«lawohl. Еслибы Черногорія вздурила и въ одинъ прекрасный день объявила бы Австро-Венгріи войну, то она была бы разстрясена до самого основанія. Мы нагрянули бы на нее со всёхъ сторонъ и, если бы не поразили ее, говорю примърно, то задушили бы ее и могли бы продолжать въ этомъ великомъ дълъ укръпленій такъ, чтобъ каждая и черногорская гора была укръплена совнъ и совнутри точно также, какъ и каждая гора герцеговинская. Aber das ist eben der Spass 1), потому что ни Черногорія сама съ нами не начнетъ войны, ни мы съ нею. Дъло-въ томъ, что еслибы мы по собственному почину начали эту войну, то весь міръ съ своими симпатіями сталь бы на сторонъ Черногоріи, какъ сторонъ слабъйшей и мы нравственно проиграли бы больше, нежели пріобръли бы оружіемъ. Черногорія можеть имъть столкновеніе съ нами, только въ качествъ союзницы Россіи. Но и этотъ случай исключенъ изъ предъловъ возможности, потому что Австрія желаеть имъть съ Россіею пріятельскія отношенія, но вовсе не непріятельскія. Еслибы дело дошло до войны съ Россіею, тогда Австро-Венгрія должна бы большую часть своей военной силы поставить противъ Россіи. А меньшая часть, занявшая эти позиціи, не могла бы уже придти къ наступательной войнъ противъ Черпогоріи вслъдствіе того, что Черногорія не владъеть искусственными укръпленіями ни на одной изъ своихъ горъ, ни на одной даже своей стънъ. Она ограждалась бы. какъ и всегда, своими природными кръпостями, которыхъ вслъдствіе ихъ разнообразія, могуть знать только домородцы. Черногорцы дёлали бы постоянныя пападенія на насъ и уб'ёгали бы назадъ тайными тропинками, ввергали бы насъ въ пропасти. рытвины и трясины, въ которыхъ даже женщины и дъти стали бы избивать насъ камнями, какъ дълали это съ турками; а мы также, какъ турки, въ самомъ благопріятнъйшемъ случать могли бы только сохранить свою честь, какъ говорится. Но и въ этомъ случат мы сплели бы только новый лавровый вёнокъ Черной горё».

— «Простите, но я понимаю значение этихъ австро-венгерскихъ укръплений именно въ томъ, что здъсь имъется ввиду оборона про-

тивъ Черногоріи, какъ о томъ веюду слышишь».

«Правда, противъ Черногоріи. Но она поведеть съ нами только оборонительную войну. Если бы она собрала и веъхъ своихъ мужей, которыхъ тамъ около 50.000, и привела бы ихъ сюда, то на нихъ высыпался бы со веъхъ сторонъ огненный дождь и въ продолженіи

<sup>1)</sup> Но все это только-забава.

двухъ часовъ Черногорія была бы упичтожена на вѣки, —была бы вычеркнута изъ списка живыхъ и стала бы нашимъ «hinterland omъ, такъ же, какъ и проклятая Герцеговина. Но если они, черногорцы, не сдѣлаютъ намъ этой радости и не помогутъ славѣ нашего оружия, такъ чтобъ намъ можно было сказать: «Турки не могли одолѣть Черпогорін, даже въ то время, какъ были на верху своей славы, а Австрія совершила это!» — скажу вамъ. если желаете знать, о томъ, какъ поведуть съ нами войну черпогорцы. Именно такъ точно, какъ и всегда они воевали съ турками. Они будутъ нападать на насъ малыми летучими отрядами, будутъ встръчать насъ совершенно неожиданно со всъхъ сторонъ и во всякое время, безпоконть и дразнить насъ, такъ чтобъ имъ удалось вовлечь насъ на Черцую Гору, гдв мы окажемся совершенно безпомощными, потому что вдругъ мы лишились бы чувства безопасности, которое насъ здѣсь, въ этихъ запертыхъ крѣпостяхъ, изиѣжило. Но какъ скоро мы хотя бы на одно мгновеніе окажемся слабыми, непріятель-воинъ но своей природъ и инстинкту-сразу почуетъ слабость своихъ противниковъ, очутится въ болъе выгодномъ положении, нежели мы, и воснользуется этимъ случаемъ надлежащимъ образомъ. Въ этой мъстности можно вести только горскую войну, гуериалу, въ которой черногорцы на-всегда останутся недосягаемыми мастерами».

— «Такъ обучите свое войско гуериллѣ».
«Sie verstehen aber gar nichts! 1) Правильнаго войска никогда невозможно приспособить для гуериллы. Въ правильномъ войскъ каждый солдать полагается на приказанія своего старшаго, ожидаеть приказанія и безъ приказанія ничего не сдъласть уже не изъ одного опасенія, чтобъ не испортить чего-либо въ военномъ планъ, но совершенно по доброй волъ, чтобъ не надрывать себя. Гуериллу можеть вести только такой народь, который знаеть и любить каждую пядь своей родины и сознаеть, что проливаеть кровь за все, что мило и дорого его сердцу и, если теряетъ кровь, то онъ не загинетъ въ общей шахтъ, но будемъ продолжать свою жизнь въ крови и душъ своихъ родныхъ. А это, господинъ, придаетъ огромныя, сверхъестественныя силы!»

— «Именно тоже самое и я передумалъ прежде, чъмъ вы мнъ это высказали. Хотя и—и лаикъ въ этихъ дълахъ, однако вижу то что видитъ каждый здоровый глазъ. Мечъ — о двухъ концахъ; имъ иожетъ поръзаться каждый съ той и другой стороны. Если черногорцы будутъ заманивать насъ туда, то мы будемъ ихъ заманивать сюда. Правда, они не пойдутъ сюда цълою массою. будутъ вскакивать въ Герцеговину маленькими отрядами; но это было бы вредно только для нихъ же, потому что, еслибы они пришли сюда массою.

<sup>1)</sup> Ничего вы не понимаете!

то получили бы уже то, чего желають. Въ противномъ же случав они только продлять свое страданіе. Но кто знаеть, можеть быть они и рѣшаться принять смерть первымъ изъ этихъ способовъ, потому что, конечно, знають о томъ, что среди этихъ укрѣпленій не пройдеть незамѣченнымъ ни одинъ пѣшеходъ, не говорю уже о цѣломъ отрядѣ и что каждый, понавшій сюда, будетъ выданъ головой на милость и немилость австровенгерскимъ осаднымъ войскамъ. Если же чериогорцы будутъ заманены въ Герцеговипу—тогда очевидно, какъ бѣлый день, какъ поведутъ себя при этомъ наши войска. Конечно, пропустятъ ихъ первымъ рядомъ укрѣпленій, можетъ быть и вторымъ, а потомъ уже будутъ имѣть ихъ въ своей власти: запрутъ имъ отступленіе и тогда начешутъ имъ тамъ, что что будутъ хорошо номнить».

«Ich wiederhole Jhnen: Sie verstehen gar nichts von ganzen G'schicht! 1). Одно забываете вы точно также, какъ и хитрый архитекторъ этихъ крѣпостей. Во время жаркаго лѣта здѣсь невозможно вести войны, нотому что въ этой раскаленной печи и въ этомъ безводномъ краю ни одно войско не выдержитъ долго. Между тѣмъ только въ жаркое лѣто, когда днемъ и ночью въ теченіи цѣлаго мѣсяца здѣсь—ясный воздухъ, эти укрѣпленія могутъ имѣть свою цѣль. Но какъ скоро начнутся туманы, тогда облака обложать горы съ головы до пятъ и голова вслѣдствіе мглы не будетъ видѣть того, что дѣлается на пятѣ. Цѣлью черногорцевъ будетъ дотянуть разрѣшеніе войны до осеннихъ тумановъ. Потомъ они будутъ пробъгать герцеговинскими долинами и оврагами соверниенно незамѣтно для насъ. Der Nebel hat immer eine wichtige Rolle gespielt in der Geschichte Österreichs!» 2)

— «На этомъ янчкъ не объъдете меня, господинъ! Защитники кръностей не будутъ снать на горъ. Если же не будутъ въ состояніи пользоваться укръпленіями, то сойдутъ въ долины подъ прикрытіемъ мглы, и тамъ будутъ встръчаться съ непріятелемъ и поражать его».

«Das isi eben das!» 3) засмъялся побъдоносно подполковникъ. «Ничего другого сказать и не хотълъ, какъ только то, что эти укръпленія не выполнять нашей надежды, что онъ во много разъ дороже стоютъ, нежели сколько можетъ уплатить намъ Герцеговина и съ Черногорією вмъстъ, что въ ръшительное время онъ окажутся намъ ненужными и безцъльными, и что на этой землъ всегда, покуда стоитъ міръ, черногорцы поведутъ войну старымъ способомъ. Лишь голько сойдутъ въ долины защитники горъ, тогда самымъ опытомъ будетъ доказано, что въ кръпостяхъ вовсе не было нужды и для

3) Такъ точно!

<sup>1)</sup> Повторяю Вамъ: ровно ничего Вы не понимаете въ этомъ дълъ!

<sup>2)</sup> Туманъ всюду игралъ важную роль въ исторіи Австріи!

цълей государства вполит было достаточно инскольких в казармъ. Jhr Diener, Herr!» (

Подполковникъ уже уходилъ, сделалъ шагъ впередъ; но остановился, шагнулъ снова назадъ, полунагнулся во мив и какъ-бы чтото прошенталь, потомь ръзко вскрикнуль, какъ будто жедая, чтобы слышно было и за тремя ствиами: «Am meisten haben sie Civilisten unser Werk beschädigt 2). На вашей обязанности лежало заискать здъшнее обывательство для Австріи; всевозможными способами вы должны бы были пріобръсти и приковать ихъ къ Австріи узами благодарности и върности. Герцеговинцы должны были бы считать себя счастливыми надъ вашимъ управленіемъ, — грудь ихъ должна была бы наполняться сознаніемъ того, что въ сравненіи съ прежнимъ своимъ положениемъ они встали на почетной ступени среди народовъ, должны были бы гордиться тёмъ, что находятся подъ вашимъ руководствомъ, а на Черногорію должны бы озираться черезъ плечо. Если бы вы учинили все это, герцеговинецъ уже не видель бы въ Черногорін своего образца и прим'вра, — какъ въ періодъ турецкій быль бы готовъ биться каждую пору за Австрію съ каждымъ непріятелемъ, на котораго быль бы посланъ, хотя бы и съ черногорцами. А черногорецъ тогда сталъ бы завидовать ему и, въроятио, тайно желаль бы и самъ получить такой-же жребій. Такимъ образомъ вы должны бы были отторгнуть герцеговинца отъ черногорца! Sie haben alles verdorben, sie schwarzröckige, schmalbeinige Administrations Pfuscher! Jhr Diener! » 3)

Подполковникъ повхалъ, а я еще немного позадержался, чтобъ закусить. Я не тужилъ о дальнъйшемъ развлечении съ этимъ господиномъ, принадлежащимъ къ разряду такихъ, о которыхъ говорятъ: «когда опи при войскъ, тогда — лойяльны; когда же съ нами, убогими цивилистами, тогда грубіаны.

Взглядовъ господ, подполковника мы не будемъ ни разбирать, ни разръшать. Обратился къ другимъ сторонамъ сосъднихъ отношеній Австро-Венгріи къ Черногоріи.

Лишь только Австро-Венгрія вощла въ оккупованныя земли, какъ слишкомъ поусердствовала о томъ, чтобы пріобръсти для себя почву въ средъ обывательства. Но при этомъ Австро-Венгрія вовсе не искала пути къ сердцу народа, старалась заискать не массу народа, но отдъльныхъ личностей, имъвшихъ вліяніе на массы, барановъ стада. Нъкоторые изъ этихъ барановъ служили Австріи даже во время повстанья, какъ напр. Петаръ Узелачъ въ Босніи. По проведеніи окъ

<sup>1)</sup> Вашъ покорнъйшій слуга, господинъ!

<sup>2)</sup> Болъе всего повредили нашему дълу Вы, цивилы!

<sup>3)</sup> Вы погубили все, черносюртучные, тонконогіе администраторы—бумагомораки! Вашъ слуга!

купацін выдающіеся воеводы повстанцевь и другіе любимые народомъ личности получили отъ Австро - Венгрін высокіе носты, саны, жалованье, деньги. Можно сказать, о всемъ было приложено стараніе. Однако вскорѣ же оккупація поняла, что подачки и награды не достигаютъ предположенныхъ результатовъ. Мужи, которыхъ оккупація хотѣла заискать для себя, остались вѣрными своему прошлому и не пристали къ новымъ порядкамъ. Тогда оккупація оставила ихъ, лишила государственныхъ постовъ, урегулировала ихъ жалованье и всѣмъ этимъ снова возвратила ихъ массамъ народа.

Таковыми были напр. Лука Петковичь въ Требини и Богданъ Зи-

муничъ въ Гацкъ.

Ключа къ сердцу народа оккупація не некала и не нашла. Вифстф съ тъмъ ни благобыта, ни уровня духовнаго просвященія народа оккупація не вознесла на такую ступень, такъ чтобы влекомый благодарностью народъ самъ сталъ льнуть къ ней. Огсюда, естественно, оккупація пожелала достичь своей цёли путемъ постановленій и за-прещеній, такъ чтобъ обывательство постепенно свыклось съ действительнымъ положеніемъ діль, а это должно было повліять на направленіе мыслей и желаній народа. И вотъ Австро - Венгрія поставила на черногорской границъ такую чиновническую стражу, что всякія сношенія герцеговинцевъ съ черногордами были совершенно прекращены. О томъ, какъ старались отличиться ивкоторые особенно ревностные чиновники въ этомъ дълъ, было уже упомянуто нами. Дурной примъръ ихъ проявилъ свое вліяніе и на другихъ чиновниковъ, менъе ревностныхъ, и съ теченіемъ времени ими было достигнуто то, что между герцеговинцами и черногорцами прекратилось всякое общение и торговля, между тъмъ какъ во время турецкаго владычества черногорцы и герцеговинцы всегда считались за одинъ и тотъ же народь, раздъляющій свою участь взаимнымь сочувствіемь, хотя бы они были и подъ разными владычествами. Но нужно было устронть препятствія и для черногорцевь, которые за границею могли бы отважиться продолжать общенія съ герцеговинцами. Самому герцеговинцу уже не стало никакой возможности перебраться за чёмъ-либо за черногорскую границу, потому что безъ проводительнаго билета (паспорта) опъ никуда пе смълъ отлучиться; но также не могъ падъяться и на то, чтобы получить такой билеть для посъщенія Черногорін. Особенно неудобно было черногорскимъ пастухамъ стадъ оберегаться земскихъ границъ. Если самъ пастухъ и знаетъ хорошо границу, то не знаетъ ея его скотъ и смѣло идетъ туда. куда ему вздумается, и туда, куда идти онъ не долженъ. Какъ скоро какая-либо черпогорская овца, или коза перешла границу оккупованнаго обывательства, она уже была взяга. Тогда пастухъ, подобно евангельскому пастырю, отпускалъ свое стадо, не перешедшее границы, чтобы высовобдить заблудшую овцу. Но былъ взятъ и онъ, приведенъ къ допросу, обысканъ, даже подстороженъ, чтобы раззлобился и допустилъ словомъ или дѣломъ какую-либо грубую провинность. Но черногорцы воснитаны—какъ стопки; пѣтъ для инхъ ничего такого, что бы взволновало, раздражило, раззлобило и поразило. Послѣ долгой или краткой проволочки оставалось только освободить черногорца. Вообще же черногорцы осторожно поступаютъ и держатъ себя сообразно съ намёкомъ своего правительства, которое признало нужнымъ тѣмъ остороживе и внимательнѣе отвращаться отъ всѣхъ мерзостей и не сходится съ оккупаторскими органами, чѣмъ нахальнѣе послѣдніе желали какихъ-либо пограничныхъ распрей съ черногорцами. Привыкшіе подчиняться и нанбольшимъ ограниченіямъ, черногорцы не позволяли себѣ переступать границы своей родной земли. Потомъ какъ будто даже и черногорскій скотъ понялъ, чего желаетъ черногорская политика; онъ также пересталъ переходить черногорскую границу.

Тогда пограничные органы оккупаторской страны сразу почувствовали недостатокъ въ мелкихъ конфликтахъ съ черногорскими чиповниками и правительствомъ. Въ погонъ за конфликтами нъкоторые оккупачные чиновники не пренебрегали и тъмъ, что стали пріучать черногорцевъ припоситъ имъ черногорскаго табаку (табакъ старой Черногоріи былъ очень дурного качества, но пріобрътеніемъ Подгорича Черногорія получила обширное табачное поле, на которомъ родится прекрасный табакъ, которому уступаетъ и нынъшній требиньскій). А этимъ дана возможность снова задерживать обманомъ сводимыхъ съ границы своей земли, уже какъ контробандистовъ. 2 — 3 года сему назадъ такое осужденіе постигло одного черногорскаго мальчика. Въ оккупованной землѣ съ нимъ было ноступлено такъ же, какъ съ раффинованнымъ, хитрымъ, сгарымъ пройдохой. Это было уже слишкомъ. Тогда заинтересовался этимъ дѣломъ самъ князь Никола. Захваченный мальчикъ былъ освобожденъ и съ того времени уже пе случается болѣе пограничныхъ дрязгъ также, какъ нѣтъ и никакихъ пограничныхъ столкновеній.

Недалеко отъ Билеча, на самой границъ, стоятъ другъ противъ друга два монастыря: Добричево—на герцоговинской сторонъ и Косійерово—на черногорской. Оба они пользуются благоговъйнымъ почитаніемъ у герцеговинцевъ и черногорцевъ; оба во время паломническихъ хожденій бываютъ обильно посъщаемы народомъ; оба имъютъ за собою и юнацкое (геройское) прошлое. Австрійскіе уряды не терпятъ даже и этихъ рилигіозныхъ столкновеній черногорцевъ съ герцеговинцами. Паломничество добричевское исполняется подъ охраною жандармовъ. и черногорецъ, обманомъ отправившійся въ паломничество, долженъ возвратиться съ дороги и пепремѣнно воротиться, если не желаетъ жандармскихъ проводъ.

Между тъмъ Черногорія не имъетъ никакой причины возбранять подобными угрозами общеній своего обывательства съ герцеговинскимъ.

На праздникъ св. Троицы ежегодно совершается паломничество въ славный черногорскій монастырь въ Острогу. Во время этого паломничества издавна валомъ валился сюда народъ изъ всего балканскаго полуострова. Путеществовали сюда и турки и албанцы. Это острогское паломинчество и вознаграждаетъ черногорцевъ и герцеговинцевъ въ ихъ разлукъ въ продолжени цълаго года. Оно каждый разъ волнуетъ цълую массу герцеговинскаго народа. Напрасно оккупаціонные органы запрещають герцеговинцамъ посъщать св. Василья Острогскаго. Когда приблизится день паломничества, не помогутъ ни-какія запрещенія, никакіе отказы дать проводные билеты, никакіе предостереженія и угрозы. Цёлыя тысячи народа хлынуть чрезъ Никшинское поле въ долину рѣки Зеты, надъ которою высоко вы-дѣляется вытесанный въ крутой скалѣ гробъ св. Василія. Въ послъдніе годы все-же посъщеніе этого монастыря значительно осла-бъло; но въ 1898 г. посъщеніе было столь велико, что такого еще не бывало во время оккупаціи. Путники пришли даже изъ Босніи и Старой Сербін; между ними было много и магометанъ. Столь сильное возбуждение массъ народа импонируетъ. Никто не возбранялъ имъ дороги и не было слышно, чтобы и дома эти путники получили какія либо непріятныя последствія.

Чрезмърная осторожность Черногорін дълаеть ей великую честь, хотя и невыносимо её тъснить. Черногорецъ можеть съ гордостью чувствовать, что съ его малымъ и бъднымъ отечествомъ считаются, какъ съ великою державою. А все-же тъмъ, что сказано нами, далеко еще не исчернаны всъ мъропріятія Австро-Венгріи противъ Черногоріи. Картину нужно дополнить изображеніемъ боя на торговомъ полъ.

О торговых вастро-Черногорских сношеніях можно сказать то, что они составляють вообще непрерывную войну, направленную Австріею противъ Черногоріи, или прямье сказать — постепенную осаду Черногоріи съ цълію сгладить её съ лица земли и принудить «мирнымъ способомъ» сдаться на капитуляцію Австріи. Эта безкровная война самой Австріи стоить многихъ жертвъ, ощущаемыхъ главнымъ образомъ народомъ того края габсбургской державы, который требуетъ торговыхъ сношеній съ Черногоріею для собственнаго преуснъянія. Этотъ край — Бока Которская.

Австрія никогда не любила Черногоріи. Когда же она задълалась

Австрія никогда не любила Черногоріи. Когда же она задълалась госпожею Боки Которской, то начала тъснить пошлинами черногорскую торговлю съ приморьемъ, между тъмъ какъ во времена венгерской республики эта торговля была совершенно свободною. Вообще отношенія между Австрією и Черногорією раньше были довольно спосными; по послъ берлинскаго конгресса эти отношенія ухудшились до послъдней степени, какъ показано уже выше.

Австрійскіе коммерческіе политики обращають вниманіе только на

общую хозяйственную силу обонхъ государствъ. Въ ихъ глазахъ Черногорія-почти инчего незначущій червячокъ, съ которымъ якобы можно играть, пока не захочется растоитать его погою; а этотъ червячокъ противъ Австро-Венгріп не имъстъ пикакого оружія и даже не можетъ опереться ин на какое другое государство. Эта точка зрвиія лишена здраваго смысла, не имветь признаковъ правствензръння лишена здравато смысла, не имъетъ признаковъ правственной политики и основывается только на перевъсъ грубой, матеріальной силы. Здравомыслящій австрійскій коммерческій политикъ долженъ помнить о томъ, что цѣлый край австрійскій—Бока Которская лишена торговыхъ сношеній съ Черногорією. Съ этими двумя едипицами: съ Бокою и Черногорією должно считаться. Бока вообще не можетъ существовать безъ торговыхъ сношеній съ Черногорією. Между южною Герцеговиною и Черногорією торговыя границы еще могуть быть запертыми, потому что оба эти края, какъ географически и этнографически, такъ и по хозяйственному производству, составляеть одно цълое. На объихъ сторонахъ границы существують одни и тъже хозяйственныя условія. Одинъ край не можеть на торгь другого края привезти новыхъ товаровъ, которыхъ бы тотъ не имълъ. Здъсь снова видимъ примъръ того, какъ самый характеръ Балкана противится торговымъ сношеніямъ по направленію отъ сѣвера къ югу и обратно (т. е. отъ юга къ съверу)!

Совствы иначе дело обстоить съ торговыми сношеніями между

Черною Горою и Бокою Которскою.

Для вывоза въ Австрію Черногорія имъетъ у себя: мелкій и крупный скоть, шерсть, дубильное корье, руй (растеніе которое употребляется для окрашиванья кожи), сушеную рыбу, самую лучшую бугарицу (растеніе, изъ котораго дълается порошокъ для истребленія насъкомыхъ), сырыя невыдъланныя овечьи шкуры, барановъ, кожи. бобковый листь, оливковыя косточки, съно, дрова. звърей и ихъ шкуры, воскъ, медъ, сушеное мясо, сыръ, картофель, дичь. Черногорія же нуждается въ слѣдующихъ австрійскихъ товарахъ для ввоза: въ хлопчатобумажной и шелковой матеріяхъ, тонкомъ сукиѣ, кофе, сахарт, рист, керосинт, мылт, спиртт, пивт, мукт, краскахт, писчей и патронной бумагт, желтаныхт издёліяхт встхт родовт, доскахъ, соли и во многихъ другихъ мелкихъ товарахъ. Австрійскіе коммерческіе политики убъждены въ томъ, что Австрія можетъ обойтись безъ черпогорскихъ сырыхъ продуктовъ, по Черногорія совершенно не можетъ обойтись безъ австрійскихъ промысловыхъ производствъ. На этомъ и основана вся дъятельность ихъ противъ Черногорін.

Черногорія желала бы заключить съ Австро-Венгрією надлежащій торговый договоръ, такъ чтобы пошлинныя отношенія на ихъ границахъ были урегулированы законнымъ образомъ. Австрія проявила

съ своей стороны готовность къ договору, но лишь для торговли съ одною Бокою Которскою, исключивъ Боснію и Герцеговину изъ этого торговаго договора. Черногорія не согласилась на то, а вслъдствіе этого и произошло то, что между обоими государствами нътъ пошлиннаго договора т. е. открыто поле немилосердной пошлинной войнъ.

При этомъ Черногорія оказалась въ значительно большей невыгодъ, потому что высокими пошлинами она болъе бы повредила своему обывательству, нежели своему противнику, который легче выдержаль бы напоры Черногоріи, нежели Черногорія, которая не могла бы обойтись безъ товаровъ австрійской промышленности. Оказавшись въ такомъ положении. Черногорія должна была удовлетвориться минимальными пошлинами на австрійскіе товары, между тёмъ Австрія налагаеть на черногорскіе товары максимальныя пошлины. Черногорія получаеть съ австрійскихъ товаровъ 60% пошлину, считая съ наличной цѣны (съ дровъ только  $40^{\circ}/_{\circ}$ ), между тѣмъ Австрія въ въ таможияхъ поморенихъ и герцеговинскихъ получаетъ отъ Черногорцевъ: съ 1 штуки говяжьяго скота 15 зл. и еще 5 зл. 67 кр. добавочныхъ. (Говяжій скотъ черногорскій, какъ и герцеговинскій мелкій и ціна 1 штуки не досягаеть 100 зл.). Съ штуки свинаго скота 13 франк.; съ теленка-молокопойка 7 франк. Съ 1 цента сыра 55 фр., съ 1 цента солонины—44 франк. Съ штуки баранины 1 зл., что равняется 50%, цвны.

Потери Черногоріи возникають еще вслідствіе того, что она пользуєтся австрійскою монетою и потому не имість вовсе выгодь изъдифференціи.

Въ другихъ государствахъ пошлины падаютъ тяжестью на потребителей; здѣсь же онѣ составляютъ бремя поставщиковъ. Одинъ черногорецъ изъ Грагова продалъ въ Риснѣ вола за 30 зл. Когда отсчитали пошлину, плату съ вѣсу, плату за врачебный осмотръ, то онъ получилъ за своего вола только 5 зл. За овецъ. послѣ отсчитанія пошлины и разныхъ другихъ платежей, черногорцы получаютъ часто только пѣсколько гривенниковъ.

А все-же эта петля на шей черногорца не могла удушить Черногорію. Неволя заставила черногорцевъ высматривать другіе пути для вывоза своихъ сырыхъ продуктовъ. Болйе всего помогло имъ въ этомъ случай приморье, полученное послі послідней войны. Князь Никола указалъ черногорцамъ на Италію, Мальту и Марсель, куда они могутъ вывозить свои товары. Черногорцы были тогда настолько угнетены, что уже не довіряли самимъ себі, боясь еще большихъ утратъ. Когда они стали возражать, князь сказалъ имъ: «Если потеряете отъ этой новой торговли, я вознагражу вашъ убытокъ. И на будущій же годъ отправьте туда свои товары и свой скотъ и я тотчасъ же вознагражу все, въ чемъ получите убытокъ. Когда же узнаете чужіе торги и научитесь торговать, тогда пе будете имѣть убытка».

Предпріятіе удалось. Черногорскіе привозные товары уже изв'єстны

и въ итальянскомъ Баръ, и на Мальтъ и въ Марселли. Торговлъ Черногоріи съ Францією усердно помогаетъ французскій консуль въ Цетиньи, господ. Депре! Вывозъ черпогорскій уже сталъ превышать 2 милл. зл. въ годъ. Чрезъ эту торговлю приходять въ землю деньги, а опъ даютъ возможность улучшить хозяйство. озаботиться лучшими породами скота и т. и.

Так. обр. хозяйственный бой съ Австро-Венгріею вдругъ обратился въ усивхъ Черногоріи, совершенно такъ же, какъ нъкогда случилось въ междоусобіи малаго Давида съ великаномъ Галіафомъ. Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что это здоровое торговое спошеніе движется опять между востокомъ и западомъ.

Ущербъ, получающійся вследствіе закрытія австрійской границы предъ черногорскими товарами на сторонъ Боки, пемалый. Австрія сама можетъ снабдить Боку Которскую своими товарами, но въ такомъ случав дальняя доставка слишкомъ сдорожили бы товары. Двло дошло уже до того, что сами бокенки приходять въ Черногорію, покунають тамъ все, что нужно для кухни, и накупленное контробандою приносять домой. Недавно разыгрался на бокенской границъ следующій случай: десять бокенокъ пришло въ Черногорію, пакупило мяса и другихъ продуктовъ, и возвращалось домой. На границъ замътила ихъ стража и закричала: «стой!» Жены остановились. Нъсколько мгновеній объ стороны насторожились одна противъ другой. Женщинамъ это показалосъ слишкомъ долгимъ: онъ закричали, призывая на помощь своихъ мужей. Австрійскіе стражи, считая ихъ за черногорокъ и, ожидая начала битвы, сдълали «правильное отступленіе» къ криности Горажди, чтобы получить подкринленіе. Въ это время женщины перебъжали границу. Такихъ случаевъ бываеть много.

Вообще австрійская политика противъ Черногоріи поспособствала тому, что Черногорія пачала освобождаться отъ торговаго сношенія съ Австрією и съ замѣтнымъ усиѣхомъ, а разросшілся чисто-политическія и торговополитическія связи помогли Черногоріи получить громадное значеніе на всемъ Балканѣ. Каждый видитъ, что Австрія относится къ Черногоріи, какъ къ своему противнику, который пе можетъ быть оцѣненъ пиже, чѣмъ слѣдуетъ его цѣнить.

Двадцатилътияя мирная война между Австро-Венгріею и Черпогоріею составляетъ одинъ изъ самыхъ цвътущихъ періодовъ славнаго княженія и верхъ политическаго такта князя Николы. Едва-ли кто надъялся, чтобы Черногорія, бывшая по цълымъ столътіямъ воинскимъ лагеремъ, а на цъли мира не имъвшая ни времени, ни помышленій, вдругъ очутилась въ новомъ положеніи и съ такимъ успъхомъ. Тъмъ славнъе этотъ періодъ для Черногоріи, что на новомъ, непривычномъ полъ, гдъ иные пароды значительно испортились нравственно, опа осталась върною своему духу, своей исторіи, завътамъ и идеаламъ своихъ предковъ.

## Билечъ.—Хозяйственныя реформы.—Аграрный вопросъ.

Около 6 часовъ вечера мы подъвжали къ Билечу. Впереди, предъсамымъ городомъ, видимъ рвку Требинчицу. Какъ и многія другія рвки этой страны, она выходитъ изъ скалы сразу готовою рвкою. Истокъ ея находится по правую сторону, глубоко подъ дорогою. Это—роскошный поэтическій уголокъ. Высокія скалы своими вершинами бросаютъ на него вечериюю твнь; берега рвки пріятно зеленвются. Нашелся кто-то, понявшій прелесть этого уголка и поставившій для себя въ твни бесвдку.

Чудная рѣка Требинчица течетъ отъ Билеча къ Черногорской границѣ и русло ея пробито между высокими стѣнами по западному направленію. Прорвавши себѣ путь въ Требиньское поле, она раздѣлилась здѣсь на четыре рѣки, выощіяся многими извилинами по этому полю, увлажияя его. На сѣверо-западѣ отъ Требини она протекаетъ чрезъ плоскогоріе, простирающееся до Клека, и мѣстами имѣющее З килом, ширины. Это плоскогоріе называется Поповымъ нолемъ. Весною русло рѣки здѣсь высыхаетъ, но къ осени оно наводняется такъ, что заливаетъ цѣлое поле, обращая его въ озеро. Въ то время вода приходитъ также изъ «поноровъ»—воронко-образныхъ пропастей, наводняющихся весною. Отъ осени до веспы ноле остается озеромъ. Обыватели этого поля— ихъ насчитывается до 5000 челов. — живутъ въ 20 весяхъ: плаваютъ по озеру въ лодкахъ и ловятъ въ немъ мелкую, очень вкусную рыбу, которая составляетъ спеціалитетъ этой воды и слыветъ у народа подъ именетъ «гаовица». Весною вода спадаетъ и оставляетъ на полѣ продородный наносъ, на которомъ въ изобиліи родится хлѣбъ разныхъ сортовъ, кукуруза, дыни и мелоуны. Съ Попова поля Трибинчица далѣе не выбѣгаетъ наружу, течетъ подземнымъ русломъ и, по

общему мивнію, выходить снова изъ скалы близъ Дубровцика, гдв и ввергается прямо въ море, но уже подъ новымъ именемъ «Гумла (Омбла)».

Билечъ не отличается инкакими особенностями. Расположенъ на невысокомъ холмъ, имъетъ одну илощадь и нъсколько короткихъ улицъ, разбътающихся отъ нея. Рекламисты оккунаціи прославляютъ генерала Гальгоція (Galgocyza), какъ «возстановителя» Билеча. Насколько велика заслуга этого генерала—увидимъ изъ дальнъйшаго. Билечъ очень много потерпълъ въ первыхъ годахъ оккупаціи. Чтобы расположить къ себъ обывательство этого города, оккупація выстроила здѣсь для православныхъ новый храмъ, а для магометанъ новую джамію—конечно, изъ ихъ же собственныхъ фондовъ. Оба сооруженія—очень красивы. Иотомъ въ городѣ возникли новыя казенныя здапія: соединенныя таможенная и пошлинная конторы, команда военной бригады, военный госпиталь, военный цейгаусъ и военная станція для почтовыхъ голубей. Для удобствъ путешественниковъ на правительственныя суммы построенъ малый готель, называемый «Готель Жанъ» по имени нанимателя, происхожденіемъ словинца, но дѣйствительнымъ хозянномъ готеля состоитъ госи. предстойникъ. Воть—всѣ зданія, построенныя въ Билечѣ правительствомъ для своихъ прямыхъ и косвепныхъ цѣлей! И этимъ уже исчернывается вся правительственная предпріимчивость для этого города. Изъ частной же предпріимчивость для этого города.

По народной переписи 1895 г. въ Билечѣ было: 103 жилыхъ дома, 37 нежилыхъ, 1497 жителей; изъ этого числа 881 падаетъ на чиновничество, такъ что обывателей этого города всего только 616. Изъ нихъ 321 муж. и 295 жен. пола. Магометанъ въ городѣ 292, православныхъ 220 и католиковъ 98 (до оккупаціи католиковъ здѣсь не было).

Вывѣски на торговыхъ домахъ и лавкахъ всюду пѣмецкія; только одна вывѣска—чешская; она гласитъ: «Реставраце у мѣста Праги, Дюра Биберджича». Это—старая, полуразвалившаяся корчма. Кто былъ этотъ туземный почитатель чешскаго языка Дюро Биберджичъ—я не узналъ. Какъ бы на зло ему, книгопродавецъ Францъ Ванечекъ, вывѣсилъ свою фирму на одномъ только нѣмецкомъ языкъ. Когда моя повозка остановилась предъ «готелемъ Жанъ», выбѣ-

Когда моя повозка остановилась предъ «готелемъ Жанъ», выбѣжала оттуда кельнерица привѣтствовать меня пріятною улыбкою. Когда же я вслѣдъ за нею входилъ въ гостинницу, она уже держала предо мною развернутую книгу для записи пріѣзжающихъ. Еще я не успѣлъ перенести другой ноги за порогъ маленькой скромненькой комнатки, указанной мнѣ господиномъ Жаномъ, какъ она уже настоягельно просила меня записаться въ книгу. Даже зонта не давала мнѣ положить въ сторону.

- «Вы слишкомъ любопытны», уклонялся я отъ записи съ омерзеніемъ.

«Я не любонытна, но исполняю строгое предписание господ.

предстойника».

— «О, если такъ. тогда исполняйте все, что вамъ приказано! Но мнъ нътъ никакого дъла до вашего предстойника. Ко мнъ не относится его распоряжение».

«Имя каждаго пребывшаго должно быть сообщено въ полиціи», защищала кельнерица добрый оккупачный порядокъ.

 «Мое имя и званіе узнаеть ваша полиція и госи. предстойникъ прежде. чъмъ минутъ 24 часа», сказалъ я, возвысивъ голосъ-такъ что кельнерица струсила. Положила книгу на столъ и ушла за свъжей водой. Когда принесла воду, держала себя уже совершенно иначе, чъмъ сначала: ходила на цыпочкахъ, въжливо допытывалась о моихъ желаніяхъ и распоряженіяхъ, а о книгѣ для записи ино-странцевъ уже и не напоминала. А я забылъ о ней, какъ о смерти.

Почтенный турчинъ Омеръ пришелъ проститься со мною. Стыдливо и съ замъщательствомъ онъ объявилъ мнъ о томъ. что не можетъ тать со мной въ Мостаръ, и что передаетъ меня своему брату Амету (Ахмету), который и повезетъ меня дальше. Онъ привелъ съ собою и Амета. Это былъ бодрый, статный, молодой мужъ съ правильными, почти красивыми, чертами лица, высокій, какъ ель; глаза полны юмора, что у магометапъ, обычно-важныхъ и замкнутыхъ, бываетъ очень ръдко. Мнъ было непріятно это заявленіе, потому что съ Омеромъ я могъ разговаривать о различныхъ вещахъ, касающихся его родины, между тёмъ Аметь, какъ говорилъ уже его первый взглядь, не обладаль природнымь интеллектомъ Омера и не могь вознаградить его. Миж не хотълось разлучаться съ Омеромъ; онъ тоже быль печалень и, какъ было видно по его глазамъ. некренне. Но я долженъ былъ понять, что иначе нельзя, потому что сообщение фіакромъ между Дубровникомъ и Мостаромъ, а также и съ другими городами, организовано обществомъ магометанъ—содержателей коней во всѣхъ мъстностяхъ при большихъ дорогахъ, и Омеръ подлежалъ бы штрафу со стороны этой организаціи, еслибы повезъ меня дальше.

Аметъ не былъ роднымъ братомъ Омеру. Омеръ назвалъ его братомъ только въ смыслъ «задружномъ». Въ Гацкъ Аметъ передалъ меня другому «брату» Амиту (Гамиду), который наконецъ привезъ меня къ цёли— въ Мостаръ. При разставаніи Омеръ поручиль Амету разсказывать мит о различныхъ вещахъ, совершающихся въ Герцеговинъ. Какъ понялъ это порученіе мой повый возница— скажу объ этомъ ниже.

При «готелѣ Жанъ» есть малый садикъ. Кельнерица пригласила меня на ужинъ. Просто на-просто хотѣла она, чтобы я сѣлъ у

того стола, который быль раскрыть и стояль въ самомъ лучшемъ мѣстѣ садика. Нетрудно было догадаться. что это быль столь ежедиевныхъ посѣтителей ресторана—господъ оккупачинковъ, потому что оккупованные до сего времени не оцивилизованы настолько, чтобъ въ гостининцѣ не видѣть ничего болѣе, какъ только домъ, назначенный для пристанища путешественниковъ и утоленія ихъ жажды и голода. Я выбралъ столикъ, поставленный въ сторонѣ отъ того стола. Кельнерица подскочила и оправила скатерть. Ее влекло желаніе, свойственное женщинамъ, когда представляется случай, хотя пальцемъ дотронуться къ чему-нибудь такому, что приготовили другіе; можетъ быть это—интрига, или же сюрпризъ. Мое присутствіе стало тотчасъ же замѣтнымъ, какъ скоро кельнерица, ставя предо мною печеную курицу и джбанекъ (кружку) пива, начала награждать меня высокими титулами, что я объяснилъ себѣ гѣмъ, что она принимаетъ мебя за высокую особу, посланную съ цѣлію инспекціи (дозора за здѣшними оккупачными порядками). То обстоятельство, что я сѣлъ въ сторонѣ, она считала предвѣстіемъ близкой бури, которая пронесется надъ головами тѣхъ господъ, которые ежедневно засѣдаютъ у главнато стола.

торые ежедневно засъдають у главнаго стола.

Вскоръ къ тому столу подсъли два господина: одинъ въ цивильномъ (свътскомъ) платьъ, другой — молодой поручикъ. Кельнерица привътствовала ихъ особенно услужливо; но волновалась, а глаза ел горъли ожидапіемъ и злорадствомъ. Господа вели себя съ достоинствомъ: не оглядывались ни направо, ни налъво, были заняты своимъ разговоромъ. Моя личность осталась совершенно не замъченною ими, —по крайней мъръ, сначала. Оба господина считали себя столь высокими въ сравненіи со встами другими живыми тварями въ Билечъ, что въ перспективъ жареной птицы видъли только соусъ, но не людей. Господина въ цивильномъ платъъ кельнерица называла «Негг Predstojnik». Но и безъ того я могъ уже попять, что вблизи меня сидъть билечскій предстойникъ, потому что предстойники въ оккупованныхъ земляхъ занимаютъ столь высокое положеніе надъ оккупованнымъ народомъ, что, естественно, сами себя должны обожествлять и считать за сверхъ-естественныхъ, богоравныхъ существъ. Тъ особенности, которыми въ турецкій періодъ дурно пользовались паши, всецъло перешли на предстойниковъ.

Кельнерица была недовольна тѣмъ, что господинъ предстойникъ столь мало вниманія посвѣщаетъ мнѣ. Чтобы обратить на меня его вниманіе, она громко пазвала меня «Herr Jnspector». Подѣйствовало: оба господина были озадачены, притихли, стороною посматривали на меня. Но предстойникъ не потерялъ не только самосознанія, но и присутствія духа. Мгновенно сообразилъ, что ему не грозитъ никакой опасности и что здѣсь нѣтъ никого такого, предъ кѣмъ бы

онъ могъ гнуть свою гордую шею, а лицо превращать въ покорную улыбку. Дустойникъ видълъ, что его пріятель не поколебался въ своемъ съдлъ, и спросилъ въ полголоса, указывая на меня пальцемъ, обращеннымъ назадъ: «Wer ist das?»

«Vielleicht. der neue Strassenmeister» 1), отвъчаль предположительно предстойникъ. съ намъреніемъ громче, чтобъ и я могъ слышать.

Потомъ они продолжали далъе свой разговоръ.

До сихъ поръ для меня было тайною, о чемъ разговаривають госнода лейтенанты. Я наблюдаль надъ ними сто разъ; но никогда не слыхалъ, чтобъ они разговаривали живо и отчетливо, какъ будто-бы всюду они рѣшали великія проблемы. Я прислушивался къ нимъ и вблизи, но разговоръ ихъ моему уху всегда казался какъ-бы шумомъ мельницы. Напрасно ухо внимало единичнымъ звукамъ: въ нихъ никогда не находило никакого значенія и даже смысла. Только въ Билечѣ мнѣ улыбнулось ечастье, такъ какъ здѣсь разрѣшилась эта загадка, безпоконвшая меня многіе годы.

Господ. предстойникъ и его пріятель поручикъ разговаривали о воробьяхъ. Главное слово принадлежало дустойнику. Онъ говорилъ медлено и выразительно. отчеканивая каждое слово, какъ ружейную пулю: Каждое предложеніе онъ начиналъ словами: Ich hab' mir sagen lassen» <sup>2</sup>).

«Ich hab' mir sagen lassen, что воробей —праотецъ всего царства птицъ-Ich hab' mir sagen lassen, что самъ Дарвинъ неопровержимо доказалъ это. Ich hab' mir sagen lassen, что въ одной землъ. называемой Feuerland 3), воробы выростають до величины нашихъ гусей и тамъ относятся къ нимъ, какъ къ дичи. Ich hab' mir sagen lassen, что тамошній воробей есть праворобей. Ursperling, können wir sagen. Нашъ воробей — недоразвившійся и почти совершенно потерялъ свои первоначальныя особенности. Ich hab' mir sagen lassen, что въ Огненной землъ напр. воробей ничего другого не всть, какъ только гусениць. Нашъ воробей также питается гусеницами, если находить ихъ; если же нътъ. то питается и зернами. Поэтому можно себъ представить, что тамошнему воробью нужно, какъ и гусю, ежедневно большое количество гусеницъ. Ich hab' mir sagen lassen, что тамъ, въ Огненной землъ. домохозяйки умъло восинтываютъ и выводять гусеницъ. что тамъ очень удобно и быстро дълается, потому что при огиъ той Огненной земли все развивается очень быстро. Тамошийе громадные воробы не обратили бы и вниманія на такихъ малыхъ гусеницъ, какъ наши. Ich hab' mir sagen lassen, dass die feuerländischen Raupen so gross sind,

<sup>1)</sup> Въроятно, новый путейскій инспекторъ.

<sup>2)</sup> Позволю себѣ сказать.

<sup>3)</sup> Огненная земля.

wie bei uns Krenwürstel 1). Само собою разумъется, что также и мотыли, изъ янчекъ которыхъ производатся гусеницы, не меньше нашихъ курицъ. Самихъ мотылей жители Огненной земли не влятъ, но употребляють въ инщу только ихъ яйца; ich hab' mir sagen lassen, онъ имъють пріятный (сладкій) вкусъ. Тамъ земля полна большихъ или меньшихъ трещинъ, откуда просачивается огонь; поэтому ученые и дали той земль имя Огненной земли, Feuerland. Для обывателей это очень удобно, потому что сама природа. «эта мудрая и щедрая мать» даромъ даетъ имъ топливо и освъщение. Если положить янчко мотыля на тонкую дощечку и поставить ее на малую разселину съ тихимъ пламенемъ, то послъ 24 часовъ изъ янчка высидится гусеница для воробья. Если же разбить яйцо на сковородь, прибавить кусокъ масла, и поставить сковороду на большое пламя, ѕо haben Sie im Nu eine ausgezeichnete Eierspeise» 2).

О многомъ и другомъ, подобномъ воробьямъ, разговаривали между собою эти два столна оккупаціи въ Билечь; всего пересказать ивть возможности. Я долженъ удовлетвориться однимъ только указаніемъ на этотъ ученый разговоръ, который разръшилъ мив загадку, о какихъ предметахъ господа поручики болъе всего любятъ разсуждать и какой смыслъ имъють ихъ разговоры въ обществъ. Въ томъ, что они говорять много, съ самоуслажденіемь и даже, если можно тагъ выразиться, съ какимъ-то самовдохновеніемъ--я шикогда не сомнъвался. Все слышанное мною тогда было очень поучительнымъ для меня. тёмъ болёе потому, что я такъ долго старался о томъ узнать. Этотъ разговоръ значительно обогатилъ мои свъдънія, такъ что при всей скромности своей я не могу не похвастаться. Но окончимъ рѣчь объ этихъ премудростяхъ, услышанныхъ мною въ Билечъ. Если вы думаете, что люди такихъ убъжденій, какъ указано мною совершенно справедливо, обладають способностью нести въ чужія земли какуюнибудь культуру, то я уступаю и спорить съ вами не стану.

Сообразивъ, что уже достаточно имъю свъдъній, я собрался пройтись по улицамъ города. Былъ прекрасный лунный вечеръ. Въроятно, нигдъ луна не очаровательна такъ, какъ здѣсь, когда она озаряетъ вершины герцеговинскихъ, черногорскихъ и далматскихъ горъ. На Поморыи это впечатавние усиливается еще твив, что освъщенное мъсяцемъ Синее море представляетъ собою прекрасное дополнение и совершенный контрасть грубымъ, суровымъ, глубоко задумчивымъ, а при лунномъ освъщении какъ-бы свътящимся фосфоромъ, горнымъ

вершинамъ.

Еще я не усиблъ выйдти изъ садика, какъ господ предстойникъ

<sup>1)</sup> Позволю себъ сказать, что гусеницы въ Огненной землъ но величинъ равны нашимъ мотылямъ.

<sup>2)</sup> То моментально получите превосходную янчницу.

крикцулъ кельнерицу и приказалъ ей принести книгу для записи прівзжающихъ. Она объявила, что не могла принудить меня записаться въ книгу.

Предстойникъ не хотълъ върить своимъ ушамъ.

«Какъ онъ отважился на это?» съ безпокойствомъ спрашивалъ онъ. «Развъ вы не сказали ему о томъ, что мое приказаніе—записываться каждому, кто только переступитъ порогъ вашей гостинницы и что я не терплю медленія?»

«Все это я говорила ему».

«А онъ что?» спрашиваль предстойникь уже спокойнье.

«Сказалъ, что послъ 24 часовъ и безъ того узнаете».

Предстойникъ замолчалъ и задумался.

Моя прогулка по городу была непріятною, потому что тотчась же за мною появилась живая тінь, преслідовавшая меня всюду, куда я ни сварачиваль. Когда я хотіль уклониться въ побочную улицу, тамь уже ожидала меня другая черная фигура, чтобы перехватить наблюденіе надъ ночнымъ путникомъ. Я хотіль уйти за городь, — откуда ни взялись два нітмые проводника за моими пятами. Повернулся назадь, чтобы воротиться въ готель—слышу свое имя: иду на голосъ. Изъ-за груды камней всталь мужъ. идеть ко мніт на встрічуь береть за руку и говорить: «Иди за мной!»

Это быль Аметь.

«Ночью не ходи по городу» сказаль онъ мив заботливо. Не знаешь, что могло бы случиться!».

— «Развѣ здѣсь не безопасно?»

Слишкомъ опасно. Какъ ты уже замътилъ: не сдълаешь и десяти шаговъ, какъ за тобою станетъ кто-нибудь наблюдать и замъчать все, что ты будешь дълать».

Вспомнивъ поручение Омера — пересказать мий о всевозможныхъ вещахъ относительно Герцеговины, Аметъ пожелалъ сообщить мнв о томъ, чему онъ посвятилъ свою жизнь, о чемъ онъ думаеть, какъ смотрить на вещи и вообще о всемъ, что составляеть содержание его духовной жизни. Привелъ меня въ просторную конюшню Авдаги Селимовича, своего госполина. Она была полна коней. Аметъ взялъ въ руку лампу, посвётиль на каждаго коня, называль ихъ по именамъ, гладиль, треналь и щекоталь ихь: онь быль въ своей сферф. Осмотръвши коней, мы съли на омёть соломы и Аметь съ неменьшимъ интересомъ сталъ разсказывать о билечской магометанской аристократіи, въ средъ которой первыя мъста занимали его господинъ и кади Алага Дрльевичь. Потомъ онъ перенесъ разговоръ на требинскихъ и вообще на герцеговинскихъ беговъ. Разсказывалъ и о такихъ вещахъ, до которыхъ мнъ не было никакого интереса. Онъ не понялъ порученія Омера, а я предоставиль ему полную свободу говорить, зная его ограничность. Но все-же одно обстоятельство среди

этой беседы въ конюние Авгаги Селимовича стало мив попятноименно: среди откупованных весть такіе люди, мысли которых видуть своими особенными троиниками, такъ что ни разу не коспутся оккупацін и того, что стоить въ связи съ нею. Еще ясиже стало это для меня въ слъдующія дин. Аметь и смънившій его Амидь вели себя примѣрно, покуда исполняли свою службу, за условленную цъпу. Опи были учтивыми и въжливыми совершенно такъ, какъ поручилъ имъ Омеръ. Но какъ скоро мы дълали какую - либо остановку, они уже были въ своей средв между своими и смотрвли уже чуждо на цълый свъть, и на меня въ томъ числъ. Вы скоро поймете, что магометане составляють свой замкнутый кругь, особенное общество въ народъ. Они какъ-бы отдълены какою-то оградою, изъ-за которой выходять, когда хотять, или могуть войти въ столкновение съ вижшнимъ для нихъ міромъ, въ который они только временами вступають и снова неприступно замыкаются въ своемъ кругу, какъ скоро имъ покажется, что уже достаточно побыли вив своего круга. Вы замвчаете, что магометане только къ себъ льнуть, върять только себъ, живуть только собою. Онн имъютъ свою въру, свои взгляды и традиціи и свое самолюбіе. Новыя отношенія, приведенныя оккупацією, касаются ихъ только поверхностно, только матеріально; духъ же ихъ остается нетронутымъ Оккупацію они считають несчастіемь, раною судьбы, наказаніемь Аллаха; но хранятъ внутрениюю увъренность въ томъ, что она-временное, преходящее состояние. Они твердо върятъ въ то, что ониизбранники и орудіе Божіе и что снова наступить то время, какого опи терпъливо ожидаютъ. У нихъ свои особенные взгляды, они иначе смотрять на вещи, иначе и понимають ихъ; у нихъ есть иная правданевидимая и неосязаемая. Они имъютъ иной идеалъ совершеннаго человъка, иныя пути къ нравственному совершенству и земному благополучію, нежели пути, указанныя оккупацією - этимъ піонеромъ н представителемъ западно-европейской цивилизаціи.

Я возвратился въ гостинницу. Въ садикъ еще сидъть предстойникъ съ своимъ пріятелемъ: они были совершенно одиноки. Кельнерица и рестораторъ (содержатель гостинницы), лишь только увидъли меня, погнались за мной и просили ради Бога тотчасъ же записаться въ книгу ночлежниковъ. Господ. предстойникъ, говорили они, очень гиъвается: содержателю гостинницы онъ грозить отнятіемъ патента, если еще разъ случится подобное же обстоятельство. Съ своей стороны и кельнерица объявила миъ, что я не могу остаться въ гостинницъ переночевать, если не запишусь тотчасъ же.

Я записался. Оба летъли съ книгою въ садикъ. Господ. предстойникъ взялъ книгу въ руки, всталъ и наклонился къ свъту, чтобы лучше разсмотръть и прочесть. Дустойникъ приблизилъ свою голову къ книгъ и тоже читалъ. О чемъ-то втихомолку стали разговаривать, какъ-ом оомвинваться своими соображениями. Но—о чёмъ именно—мнъ осталось неизвъстнымъ. Когда я погасилъ огонь въ своей комнатъ и ложился спать, то еще видълъ, какъ они крутили своими головами.

Задержаться въ Билечѣ—не входило въ мои планы; по если бы и входило, то я долженъ былъ бы отказаться отъ этого, потому что не было пикакой надежды на то, что господ. предстойникъ сдѣлаетъ мое пребываніе пріятнымъ, что было видно уже въ первый вечеръ. Вспоминаю о томъ, что въ Требинѣ я записался въ книгѣ ночлежниковъ ѣдущимъ въ Гачекъ, куда и было дано увѣдомленіе теллеграфомъ гацкому предстойнику; а билечскому, очевидно, не было дано знать о мнѣ.

На утро я побхаль въ Гачекъ, къ великому утъщенію содержателя готеля «Жанъ».

И гачское поле—тоже мой старый знакомый отъ 1876 года. Пріъхали на него тою же большею дорогою, которою тогда мы привалили съ черногорскою армадою.

Гачское поле лежитъ на 900 метр. надъ уровнемъ моря; оно 15 километр. длины и 5 килом. ширины. По немъ протекаетъ малая рѣчка Мушица, которая весною, когда на окресныхъ горахъ таетъ много снѣгу, не вмѣщаетъ всей воды, разливается по гачской плоскости и заливаетъ ее совершенно.

Въ видахъ помощи обывателямъ гачскаго поля противъ разлитія ръки и для обезпеченія имъ правильнаго урожая хлѣба, боснійское правительство приняло проэктъ инженера Пассинія, о которомъ даетъ подробную справку госп. Индрихъ Реннеръ. Надъ осуществленіемъ этого проэкта нынѣ уже работаютъ. Вода рѣки Муницы, текущая на черногорскую границу, будетъ загнана въ мѣстностъ Клины, находящуюся на разстояніи 2 часовъ пути отъ Гачка на сѣверъ, и здѣсь будетъ задержана циклопскою стѣною. Такимъ образомъ здѣсь образуется искусственное озеро, изъ котораго вода по желанію будетъ выпускаться въ равнину. Циклопская стѣна займетъ 11,000 куб. метр., будетъ построена на цементѣ, привозимомъ изъ Неаполя. Искусственное озеро будетъ вмѣщать 2 милл. куб. метр. воды. Изъ него пойдутъ два туннеля назначенные для того, чтобы ими ежедневно впродолженіи 8 часовъ текла вода и увлажняла гачское поле. Запираться вода будетъ желѣзными заслонами которые будутъ отодвигаться в вода будетъ желѣзными заслонами которые будутъ отодвигаться и задвигаться силою воды. Высота циклопской стѣны будетъ 22 метра, ширина 18, 70 метр. въ основаніи, и 14, 60 метр. вверху. Длина нижней части стѣны глубоко лежащей въ рытвинѣ, буд. 60 метр., а въ верхией части — 108 м. Все предпріятіе (Клины лежатъ на 1030 метр. надъ уровнемъ моря, а работать тамъ можно только 4 мѣсяца въ году) будетъ стоить 320,000 зл. Уже и нынѣ можно увлажнять часть пастбищь,

до сихъ поръ бывшихъ совершенно безилодными. Велъдствіе этого уражай съпа возросъ въ 3 раза. Изъ гачскаго поля было вывезено съпа на 70.000 зл. для вопискаго ераря. Подобная же работа производится также и на Ливенскомъ полъ на далматской границъ въюго-западной части Босніи.

Гачское поле заслуживаеть особаго тщательнаго вниманія каждаго, кто интересуется оккупацією. Оно—самый важный изъ предметовь, которыми оккупація производить свои опыты, если не брать во вниманіе пресловутой Илиджи у Сараева, принадлежащей собственно къ другой категоріп правительственныхъ опытовъ. Цълью этихъ опытовъ составляеть не одна забота о хозяйственномъ прегрессъ оккупованнаго обывательства. Здъсь имъются въ виду главнымъ образомъ цъли политическія.

Ноземками гачскаго поля до оккупаціи владѣли исключительно магометане, особенно воинственные. Но не менѣе воинственно было окрестное и христіанское обывательство, которое всегда имѣло опору въ Черногоріи. На южномъ концѣ гачскаго поля была резиденція могущественныхъ, геройскихъ Ченгичевъ, а отъ нея только 2 часа пути до владѣнія черногорскихъ Дробняковъ (рода Дробняковъ). которые и въ то время. когда еще не были присоединены къ Черногоріи, какъ и райя Ченгичовъ, водили съ турками славные бои. Въ первыхъ годахъ оккупаціи обнаружились признаки того, что юнацкое обывательство забыло всѣ споры, въ которыхъ жило цѣлыми столѣтіями и здѣсь разрѣшало причины взаимныхъ раздоровъ магометапъ не только съ здѣшними христіанами, но и съ черногорскими.

Органы оккупаціи поставили своєю главною цѣлію отвратить такое примиреніе. Было уже сказано о томъ, какъ искусно они возбуждали вражду между здѣшними христіанами и черногорцами. Кромѣ того каждаго христіанина правительство заподозривало въ тайномъ общеніи съ черногорцами. Было ужасно много разныхъ доносовъ, розысковъ, наказаній и штрафовъ. И воть, минуло десять лѣтъ и—геройскій народъ, не боявшійся никакой сѣчи и съ малолѣтства желавшій славной смерти въ бою, не преодолѣлъ деморализаторскаго вліянія полицейскихъ секатуръ, практикующихся противъ него ненрестанно и безъ исключенія!

Черногорки еще болъе упорны. чъмъ черногорцы; между тъмъ здъшнія женщины оказались болъе слабыми создапіями, чъмъ мужчины. Политическіе органы заискали у здъшнихъ женщинъ довъріе и помощь противъ ихъ собственныхъ мужей. Вслъдствіе этого настала здъсь такая безиравственность, что отецъ уже не увъренъ въ безопасности отъ своей дочери, братъ—отъ сестры, женихъ—отъ невъсты. Каждое слово, какимъ облегчалъ свое сердце мужчина дома. было уже передаваемо полиціи. Вмъстъ съ тъмъ въ скромныхъ ку-

чахъ стали появляться предметы роскоши и удобства. Въ бывшей Воинской границъ дустойники дарили обольщенныхъ дъвушекъ черножелтыми шолковыми шарфами, изъ которыхъ онъ дълали себъ пояса и ими гордились, какъ особенною честью, — тъмъ, что дустойникъ лишилъ ихъ чести. И вотъ то явленіе, за которое дъвица еще такъ недавно была бы побита камнями, превратилось въ похвалу! Нъчто подобное этому мы находимъ и на гачскомъ полъ. На головахъ молодыхъ женщинъ видимъ подобныя же головныя илатки, носить которыя не было обычаемъ до оккупаціи. Это—знакъ того, что здъсь цивилизуютъ преимущественно свътскія особы.

Послѣ того, какъ обывательство было сломлено въ нравственномъ отношеніи, оккупаторы начали заботиться о поднятіи обывательства въ отношеніи хозяйственномъ, чтобы отвести мысли отъ того, чѣмъ они были заняты прежде. Кметамъ (селянамъ) пачали помогать выкупиться на свободу отъ помѣщиковъ; доставили имъ дешевый кредитъ, чужихъ быковъ—племенниками, хозяйственныя машины и приспособленія; основали для нихъ образдовую земледѣльческую станцію, и за малую плату принимаютъ способныхъ сельскихъ мальчикомъ въ земледѣльческія школы.

Нынъ гачское поле составляеть какъ-бы часть выставки оккупаціи, убъжденной въ томъ, что каждый, нопавшій на эту выставку, будеть прямо - таки пораженъ. Но она имъеть и свой сучекъ — задоринку.

Къ чему эти тяжелые швейцарскіе быки, когда домашній скотъ въ оккунованныхъ земляхъ мелкій? Объ этомъ уже было сказано. Также и въ хозяйственныхъ машинахъ обывательство вовсе не нуждается. Путешественникъ—чехъ, посѣтившій оккупованныя земли въ 1879 г., сѣтовалъ на герцеговинцевъ, живущихъ около Требина за то, что они слишкомъ равнодушны ко всему и даже къ хозяйственному прогрессу. Земское управленіе надѣлило ихъ самыми лучшими плугами, даже какимъ то плугомъ, приводимомъ въ движеніе посредствомъ пара, сѣялкой и жалкой—съ тѣмъ, чтобъ удивить этимъ забытый Богомъ народъ и возбудить въ немъ аппетитъ на австрійскую культуру. Награжденные поблагодарили, спрятали эти подарки на чердаки и въ сараи и продолжали работать примитивными орудіями, какими работали ихъ предки. На первый взглядъ такой поступокъ обывательства кажется туностью и неспособностью къ прогрессу; въ дѣйствительности же совершенно—напротивъ. Наши сохи, говорять обыватели, годятся и на глубокую почву, если въ ней нѣтъ препятствій. Но такой почвы въ оккупованныхъ земляхъ очень мало. Тамъ почва мелкая и каменистая и съ наилучнимъ успѣхомъ здѣсь всегда будеть работать соха, которая пользуется и наколесникомъ тамъ, гдѣ есть столько пространства, что можетъ двигаться и поворотиться пахарь съ своимъ плугомъ, а плугъ — съ своимъ потагомъ. Еслибы

оккупація дала герцеговинцамь такіе илуги, которые могли бы вспахать и скалистым горы, то и тогда мало помогла бы имъ. То обстоятельство, что герцеговинцы, принявъ эти прекрасные илуги, поблагодарили и похвалили ихъ. свидѣтельствуетъ о ихъ благоправіи и признательности. Это—все, что оставалюсь имъ сдѣлать.

Въ продолжении двадцати лътъ ни оккупачные органы не узнали дъйствительныхъ пасущныхъ пуждъ обывательства, ни само обывательство не отказалось отъ своихъ убъжденій въ томъ, что оно можетъ заниматься земледъліемъ только по своему старому способу. Вслъдствіе этого постоянно возникають непріятности между селянами и урядами. Госнода предстойники, владъя въ своихъ окресахъ неограпиченною властью, думають уже. что тоть, кто всемогущь, въ то же время есть и самый мудрый. Желая волей или неволей сдълать селянъ болъе счастливыми и цивилизованными, они хотять получить блестящих результатовъ отъ своей дъятельности, такъ чтобъ имъ. удивлялись и ипостранцы и признали, что только оккунацін недоставало Боснін и Герцеговинъ для того, что бы сдълать изъ нихъ новый Ханаанъ. Кто ослушается оккуначныхъ урядовъ въ употребленін ея орудій, подвергается штрафу даже неоднократно, или же аресту; а всябдствін этого гибнеть его хозяйство и посябдній грошъ его подвергаться фиску. Въ бъдную же кучу, которая была прежде открыта для каждаго, вселяется незванный, непрошенный гость: отчаяніе. О приход'в этого гостя не ув'вдомляють полицейскихъ урядовъ и, еслибы увъдомили ихъ, то поступили бы дурно, потому что испортили бы господ. предстойнику и славному правительству спокойный сонь, представляющій имъ (частію пораженіемъ ихъ очей савнотою, частію же закрытіємь очей нохвалами). Оккупацію двйствительною богинею, изъ роговъ которой сыплются на главы обывательства щедрые дары, конхъ оно недостойно.

Кто не послушается чиновниковъ, —тому будетъ дурно; кто нослушается—тому также не будетъ хорошо. Предостойникъ напр. предложитъ селянину взять новый плугъ. Селянинъ послушается. Плугъ ему обойдется въ 40 зл. —предстойникъ не получаетъ отъ этого никакого барыша. Селянинъ получитъ плугъ на годичную уплату. Какое благодъяніе! не правда-ли? И вмъстъ съ этимъ селянинъ встанетъ къ предостойнику въ пріятныя отношенія, если возьметъ плугъ. Но когда возьметъ его. не обойдется безъ того, по крайней мъръ въ девяти случаяхъ изъ десяти, чтобы не запрятатъ плуга на чердакъ, точно также, какъ поступили селяне во второмъ году оккупаціи, впервые одаренные плугами, и воздълывать свое поле по своему способу и разумънію. При томъ получившій плугъ увязнетъ въ долгу, который для Ротшильда, конечно, значитъ не болъе пуля, но для боснійскаго селянипа составляеть уже капиталъ. Наконецъ, онъ попался

въ руки неумолимаго, самого страшнаго изъ всёхъ кредиторовъ политическаго уряда.

Замъчая, что недостатокъ денегъ затрудияетъ селянина и пренятствуетъ ему вступить на путь денежнаго хозяйства, усиленно рекомендуемаго правительствомъ, само правительство основало такъ наз. «вспомоществовательные хозяйственные фонды», считаемые имъ великою своею заслугою. Начало фондамь было положено въ 1887 г. на Гацкъ; теперь же хозяйственные фонды заведены почти во всъхъ округахъ оккунованныхъ земель. Эти фонды возникаютъ слъдующимъ образомъ: При уплатъ десятинъ у селянъ въ теченіи 5 лътъ. отчисляють  $1^{-1}/_{2}-2^{0}/_{0}$ Кто пожелаеть добровольно дать большій проценть, не получить отказа. Правигельство распорядилось и о томъ. чтобы въ пользу фонда была присчитана также и натурою часть зерна изъ общественныхъ хлъбныхъ магазей, гдъ таковыя существуютъ. Оно само заботится о томъ, что бы фондъ достигъ такого размъра, какой нуженъ для того или другого окреса. Кромъ того оно помогаетъ фондамъ и тъмъ, что веъ документы, касающіеся этихъ фондовъ, освобождены отъ гербоваго сбора и другихъ подобныхъ платежей.

Управленіемъ фонда завѣдуютъ предстойники; учётъ фонда считается обязанностью финансоваго уряда. Окресные фонды нынъ владѣютъ капиталомъ съ 1 мпл. зл. Кредитъ изъ нихъ не превышаетъ 50 - 100 зл. на  $4^{\rm o}/_{\rm o}$ , между тѣмъ какъ обычный. сохранившійся изъ турецкихъ временъ процентъ составлялъ 12, но бывалъ и выше.

На бумагъ все это-дъйствительно, очень похвально. Въ дъйствительности же не имъетъ практической цъны. Напротивъ и это мъропріятіе стало повымъ бичемъ для селянъ. Не имъетъ практической цъны потому, что предостойникъ-реформаторъ, вмёсто наличныхъ денегъ. ссужаеть крестьянину какое либо изъ хозяйственных орудій, которое ему совершенно ненужно, такъ что и долгъ сдълаемый селяниномъ. совершенно напрасенъ. То обстоятельство, что селянинъ закредитовался у господ. предстойника. выдаетъ селянина совершенно въ его руки. Онъ принужденъ уже безъ всякой отговорки во всемъ подчиняться его реформаторскимъ приказаніямъ и разумѣніямъ, хотя бы онѣ были и самыми неразумными. Если же должникъ впадетъ въ немилость предстойника, то будетъ подверженъ на окончательный учётъ господина финансоваго чиновника; а это уже равняется совершенной погибели, полному уничтоженію. Умолчимъ о томъ, какъ широко открываются двери для политической безиравственности, когда вопросы о кредить обществу ръшаеть политическій урядь и когда ему представлено ръшительное слово касательно частной хозяйственной жизни гражданъ.

Правительство никогда не забывало о томъ, что на народъ болѣе всего оказываетъ вліяніе добрый примѣръ. Чтобы дать народу такой

примъръ въ области земледълія, оно основало въ объихъ оккунованныхъ земляхъ семь хозяйственныхъ станцій (станицъ) т. е. образцовыхъ хозяйствъ. Въ пихъ учреждены практическіе хозяйственные курсы для сельской молодежи. Но еще и другія подобныя же учрежденія возинкли заботами правительства по предложенію аграрнаго начальника (министра земледълія), рыцаря Микулы. Эти учрежденія за-

служивають подробнаго разсмотрвнія.

Въ Илиджи, довольно извъстномъ водольчебномъ мъстечкъ близъ Сараева, сооружено большое правительственное помъстье съ курсами по сельскому хозяйству. Въ конюшияхъ этого помъстья воспитывается 60 экземиляровъ прекраснъйшаго пинцгавскаго и симентальскаго скота; на молоко же имъется постоянный сбытъ въ Сараево. На поляхъ засъвается ишеница, жито, ячмень, свекловица, кортофель, кукуруза. Курсъ обученія въ этомъ помъстьи 3-хъ годичный. Въ первые два года каждый ученикъ получаетъ отъ правительства ежемъсячно по 15 зл., а въ третій годъ по 18 зл., кромъ того полное содержаніе и одежду. Воспитанники обязаны выполнять всъ земледъльческія работы, какія поручаются имъ. Организаторы школы озаботились не только тъмъ, чтобы воспитанники научились хозяйству практически, но чтобы также не отчуждались и отъ среды, изъ которой они вышли. Кромъ того ежедневно по нъскольку часовъ по-

свящается воспитанниками и обученію теоретическому и школьному. Въ оккупованныхъ земляхъ имѣются еще три подобныхъ же института — именно: съ Модричъ (градаческаго окреса), въ Ливнъ (въ Босніи) и въ Гацкъ. Въ каждомъ институтъ воспитывается по 30 учениковъ, что съ илиджовскими учениками составляетъ ежегодно 115 юношей, воспитанныхъ въ земледъльческихъ институтахъ. По окончаніи школы они идутъ въ среду народа, чтобы здъсь, сообразно съ планами правительства, дъйствовать словомъ и примъромъ на свонихъ земляковъ.

Господинъ Микула имѣлъ въ виду улучшить и другіе вѣтви хозяйства. Въ Босніи процвѣтають фрукты, а въ Герцеговинѣ виноградъ. По примѣру земледѣльческихъ станицъ онъ соорудилъ также станицы фруктовыя и виноградныя. Фруктовая станція сооружена въ Дервентѣ (въ Босніи), а виноградная—въ Мостору и Ластвѣ въ Герцеговинѣ (послѣдняя—уже нарушена). На каждой станціи воспитывается по 12 учениковъ, получающихъ отъ правительства стипендію въ такомъ же размѣрѣ, какъ и на станціяхъ земледѣльческихъ. Кромѣ того въ Травпикѣ сооружена помѣстительная школа плодовыхъ деревьевъ, въ которой воспитываются особенно хорошія породы. Крестьяне получаютъ изъ этой школы деревья для посадки у себя дома безплатно; лишь особенно хорошіе экземпляры покупаютъ по 15 крейц. за штуку.

Въ этихъ правительственныхъ хозяйствахъ и хозяйственныхъ реформахъ выдающуюся роль играютъ чехи.

Мы показали свътлыя стороны правительственныхъ реформъ. Да позволено будетъ теперь указать sine ira et studio также и на тъневыя стороны ихъ.

Всъмъ, кто имъетъ доброе расположение оказать существенную помощь оккупованному народу и улучшить хозяйственный быть, нужно понять ту истину, краснорѣчиво подтверждаемую тѣневыми сторонами оккупаціи, что нельзя начинать постройки зданія со стропилъ, нельзя начинать реформы сверху, безъ участія въ ней народа. Если правительственныя воспитатели оккупованныхъ сельскихъ юношей и руководились добрымъ намъреніемъ не отчуждать ихъ отъ сельской среды и жизни, все же они отчуждають ихъ на самомъ дълъ. Совершенно иначе ведется земледъльческая работа въ богатомъ и большомъ помъстьи, чъмъ при скромныхъ, часто излишне скромныхъ и примитивныхъ, условіяхъ убосно-герцеговинскаго кмета, для котораго 4 десятка златыхъ составляють уже большой капиталъ, между тъмъ какъ его сынъ получаетъ отъ правительства однихъ только карманныхъ денегь 15—18 зл. въ мъсяцъ. Воспитанный въ такой хозяйственной школъ юноша уже не будетъ доволенъ жизнію въ кучь своихъ родителей. Онъ принесеть въ домъ иной нравъ, иныя интересы, потребность роскоши. Будетъ заводить дома нововведенія, которымъ научился въ правительственной станціи и всѣмъ этимъ принесетъ гораздо болъе зла, чъмъ добра. Съ селяниномъ и на селянинъ нельзя производить экспериментовъ. Пока другіе собираются дёлать на немъ свои опыты, онъ самъ сумветь избежать опасности ихъ. Но когда принудять селянина къ тому, чтобы онъ самъ на себъ продълывалъ эксперименты по чуждому для него рецепту, то это уже будеть означать неотвратимую погибель для него, что каждый знаеть изъ своего домашняго опыта. Если селянинъ станетъ обезьяничать - подражать великопомъстному хозяину. тогда онъ пропадеть. Для большаго помъстья извъстная новота можетъ имъть пользу, тогда какъ она же для селянина можеть служить могилою. Сельская осторожность. недовърчивость и консерватизмъ пріобратены тысячелатнимъ горькимъ опытомъ. Этотъ опытъ для селянина служить неотъемлемымъ его достояніемъ, которое остается его собственностью и во время его наибольшихъ успъховъ, какъ и во время его утратъ. Отнимите у него это достояніе — и вы возьмете душу изъ его тъла.

Практическое дъйствіе этого благонамъренія правительства останется ничтожнымъ. Въ объихъ оккупованныхъ земляхъ до сихъ поръ оно не ощутимо. Однако, тъмъ большую славу эти хозяйственныя станицы доставили господину Каллаю за границами оккупованныхъ земель. Изъ года въ годъ устраивается въ Европъ какая-

дибо хозяйственная выставка, на которой боснійское правительство непремѣнно выстраиваеть свой навильонъ. Туда носылаеть оно хозяйственныя произведенія изъ своихъ хозяйствъ, присоединяєть кънимъ и иѣсколько избранныхъ экземиляровъ изъ своихъ воспитанниковъ. А эти воспитанники, одѣтые въ живописные народные костюмы, съ интеллигентнымъ выраженіемъ лица и самодовольствомъ, съ приличными и полными достоинства движеніями, прирожденными ихъ народу, и, наконецъ, съ иѣмецкою рѣчью въ устахъ, возбуждаютъ въ австро-венгерскомъ и европейскомъ вообще обществъ удивленіе и предположеніе о томъ, что оккупація привела всѣхъ оккупованныхъ на такую же ступень развитія. Этотъ эффектъ имѣетъ наибольшую цѣну для боснійскаго правительства!

Пользы отъ земледъльческихъ школъ при хозяйственныхъ станніяхъ гораздо болѣе для господъ предстойниковъ, чѣмъ для боснійскогерцеговинскаго земледѣлія. При помощи этихъ школъ предстойники пріобрѣтаютъ довѣрчивыхъ, мягкихъ и подданнѣйшихъ людей, какихъ до сихъ поръ не давало здѣшнее обывательство. Эти школы даютъ предстойникамъ матеріалъ. изъ котораго они могутъ дѣлать представителей общества, а эти представители въ свою очередь будутъ представлять собою погонщиковъ народа, подобныхъ тѣмъ, какими были чешскіе рыцари періода по-Бѣлогорской битвѣ. Они будутъ правительственными инструментами. будутъ внимательными къ каждому подозрительному шороху, къ каждому человѣку, который въ глубинѣ своей души могъ бы еще таить искру самостоятельнаго образа мыслей и любви къ народной свободѣ. Подъ солнцемъ благопріятныхъ политическихъ урядовъ имъ будетъ житься хорошо, хотя бы ихъ хозяйственныя реформы и вовсе не имѣли успѣха, и даже ихъ самихъ привели бы къ раззоренію, еслибы господ. предстойникъ не былъ ихъ твердымъ щитомъ отъ всякаго зла.

Сараевское правительство хочетъ передълать оккупованный народъ въ самомъ корнѣ. Въ наше время ни одна страна не имѣетъ уже столь ограниченнаго правительства, чтобъ оно не знало о томъ, что посредствомъ школы можно воздъйствовать на душу народа такъ. чтобъ совершенно измѣнились прерожденныя особенности народа. Особенно замѣчательно въ этомъ отношеніи угорское школьство. служащее образцомъ для господ. Каллая. Именно вслѣдствіе того, что это средство воздѣйствовать на народъ школою стало столь всеобщимъ, что имъ можетъ пользоваться и непросвѣщенное правительство, по видимому, дѣло клонится уже къ тому, что сама природа въ народахъ, о которой здѣсь идетъ рѣчь, скоро будетъ противиться дѣйствію яда, прививаемаго ей въ школахъ. Кто зпаетъ, не будетъ ли и это лицемѣрное усиліе боснійскаго правительства имѣть такое же конечное слѣдствіе.

Рекламисты боснійскаго правительства знають еще объ иныхъ за-

слугахь оккупаціи въ хозяйственномъ прогрессь оккупованных земель. Напр. они указывають на то, что съ 1895 г. прибыло здѣсь пахатной земли на 525.000 гектаровъ, а лѣсовъ уменьшилось съ 2,727,200 на 2,681,910 гектаровъ, т. е. на 45,296 гект. Но такъ какъ лѣса составляютъ богатство оккупованной почвы, то уменьшеніе ихъ нельзя считать заслугою. Относительно же прибыли пахатной землѣ въ Босніи и Герцеговинѣ нужно сказать, что нынѣ къ пахотной землѣ присчитываютъ также и пастбища, такъ что эту присчитанную пахоту далеко нельзя назвать пшеничною. Наконецъ, должно держать въ памяти и то обстоятельство, что въ оккупованныхъ земляхъ ведется и пастушеское хозяйство, а поэтому превращеніе пастбищь въ пахату вовсе не означаетъ хозяйственнаго прогресса. Обратите швейцарскія пастбища въ пахоту. — найдетъ-ли въ этомъ свой благобытъ швейцарецъ?

Все то, что предпринимаеть боснійское правительство въ оккупованныхъ земляхъ своими реформами, не составляетъ вовсе ничего утъшительнаго, потому что въ основъ своихъ реформъ босно-герцеговинское правительство полагаеть чужеземные образцы, гдъсовершенно иныя условія и прежде всего такіе образцы, которые были указаны господамъ правителямъ въ тъхъ институтахъ, гдъ они сами обучились. Но все — же у этихъ господъ урядниковъ нельзя по крайней мъръ отрицать ихъ добраго намъренія. Еслибы политическіе органы помогли имъ найти истинные и прямые пути для подъема хозяйственнаго быта обывательства, то они, конечно, съ большею и искреннъйшею охотою взялись бы за дъло. А все-же корень злаздъсь. Главною цълью хозяйственныхъ реформъ въ окупованныхъ земляхъ было желаніе помочь не народу, но правительственной политикъ, которая совершенно ошибочна, потому что противународна. Какъ будто съ цълію ухудшить положеніе здъшнихъ отношеній, политические уряды въ Боснии и Герцеговинъ имъютъ у себя гораздо менъе способныхъ, высоко образованныхъ, просвъщенныхъ и гуманныхъ чиновниковъ, нежели иные правительственные уряды этихъ земель. Между тъмъ, въ пользъ, значени и силъ политическому уряднику долженъ устунить каждый другой урядникъ. Политическіе урядники держать въ своихъ рукахъ не только судьбу оккупованныхъ гражданъ, по также и судьбу своихъ собственныхъ товарищей во всьхъ другихъ областяхъ службы, между тъмъ послъдніе выше ихъ во всъхъ отношеніяхъ, но не смъютъ противиться, чтобъ не повредить матеріально себъ и своимъ семействамъ.

Скорби сельскаго сословія оккупованных земель собраль и лучше всѣхъ выяснилъ «Босанско-Херцеговачки Аграрни Меморандумъ», поданный австрійскому Императору въ 1897 г. Не можеть быть и спора о томъ, чтобъ этотъ достойный вниманія Меморандумъ, поданный

Высочайшей особъ въ государствъ, могъ содержать въ себъ что-либо несправедливаго и нревратнаго. Можно легко представить себъ то, съ какою мыслію предстали простые мужи, выросшіе въ натріархальныхъ отношеніяхъ, къ ступенямъ трона: они предстали, какъ бы предъ престоломъ суда Божія. Уже одна важность этого момента сама собою исключала всякую возможность какой-либо лжи и спекуляціи. Вслъдствіе этого на Аграрный меморандумъ нужно смоттръть, какъ на документъ.

Выберемъ изъ него паиболѣе важныя части, чтобы узнать о сѣтованіяхъ оккупованныхъ селянъ и получить цѣльную картину аграрнаго вопроса въ оккупованныхъ земляхъ.

Первое сътование касается того, о чемъ только что была ръчь: чиновничества. Въ меморандумъ не сдълано никакого различія чиновническихъ полжностей. хотя изъ цъльнаго положенія дъль очевидно, что главнымъ образомъ обыватели жалуются на политическихъ чиновниковъ. «Земскія уряды и урядники обращаются съ нами безчеловъчно, считаютъ насъ за вещь и скотъ, лишенный всякаго чувства и права; мы подвержены всякимъ неправдамъ и суровостямъ; урядники всюду надъляють насъ позорными именами и оскорбленіями. Когда ищешь у нихъ охраны, уряды арестуютъ и запираютъ. даже и безъ провинности съ нашей стороны грозятъ намъ тюрьмою. Да часто свои угрозы они приводять и въ исполнение. Мы глубоко оскорблены, унижены и въримъ, что въ цъломъ образованномъ міръ не бывало еще столь подавленныхъ людскихъ тварей. Жестокое обращение съ нами земскихъ урядовъ и урядниковъ, собранныхъ изъ разныхъ чужеземцевъ, не знающихъ ни нашей земли, ни нашихъ обычаевъ и нуждъ, ни нашего языка и не имъющихъ дюбви къ нашимъ землямъ, и народу, доводитъ насъ до такого безвыходнаго положенія, что многіе изъ нашихъ братьевъ магометанской вѣры оставляють свою родину и бъгуть далеко отъ нея. Даже нынь, въ настоящемъ случать, когда мы вынуждены обратиться къ наивысшей инстанціи власти — единой нашей надеждь и прибъжищу, —преслъдують насъ, полагають намъ непреодолимыя препятствія, угрожають тюрьмою, такъ что съ этимъ меморандумомъ мы должны были отправиться въ дорогу тайно: иначе насъ провозгласили бы бунтовшиками».

Передавая Боснію и Герцеговину въ оккупацію Австро-Венгріи. Берлинскій конгрессъ ясно опрецълиль ей привести въ порядокъ тамошнія ограрныя отношенія, потому что онѣ были причинами постоянныхъ волненій. Но оккупація ничѣмъ не поспособствовала съ своей стороны улучшенію этихъ отношеній, ничего не придумала и только, на основаніи существовавшихъ аграрныхъ отношеній, приняла турецкій законъ 14 сефера 1271 г. (31 авг. 1859 г.). Все доброе, что было въ этомъ законѣ, оккупація съ теченіемъ времени

исказила во вредъ сельскому паселенію; а то, что завела она новаго, своимъ посл'ядствіемъ им'яло ухудшеніе отношеній между магометанскими бегами и ихъ селянами (кметами) — какъ христіанами, какъ и магометанами.

«На основаніи закона 14 сефера мы, кметы, подъ оттоманскимъ правигельствомъ должны были отдёлять отъ всёхъ своихъ плодовъ земли десятую часть въ пользу государственной казны — десятину; а бегамъ и агамъ—трегину плодовъ съ той земли, которую имъ даровалъ въ пользованіе Его Величество Султанъ. Всё эти подати платились только изъ плодовъ—именно: десятину ежегодно изъ всёхъ плодовъ годичнаго урожая государству и третину бегу изъ чистаго урожая послё отчисленія десятины и сёмянъ. По турецкимъ законамъ эти подати платились въ четыре срока. Повинная подать не вымогалась до тёхъ поръ, пока не исполнился трехмѣсячный срокъ льготы къ отбыванію каждой подати; вымоганіе могло происходить только по личному произволу бега».

Оккупація удержала десятину и третину. Но ухудшеніе отношеній явилось вслідствіе того, что во 1-хъ десятина взимается не илодами съ урожая, но деньгами; во 2-хъ, третина бегамъ платится уже безъ отчисленія стинь и многіе изъ беговъ не принимаютъ даже въ плодахъ, но по примтру государства также деньгами и въ 3-хъ. для платежа десятины и третины установленъ только одинъ срокъ въ году, отъ 1-го сент. по 30 октября, и по прошествіи этой четверти года неуплоченныя подати уже безъ милосердія и безъ вниманія къ бъднякамъ подвергаются въчной экзекуціи.

Способъ выбиванія податей и проведенія экзекуціи заслуживаеть подробнъйшаго описанія, такъ что къ этому мы еще воротимся, когда скажемъ о другихъ жалобахъ Аграрнаго меморандума.

Селяне оккупованных вемель жалуются далъе: «Не смотря на то, что несчастная податная система лишаеть насъ результатовъ и плодовъ нашей тяжелой и кровавой работы, въ послъднее время начинають отнимать у насъ и самую землю, которая воздълана нашими трудами и стала уродною потому, что мы обработывали ее съ незапамятных временъ, а также и ту невоздъланную и неуродную землю, на которую мы и наши дъды съ незапамятных временъ имъли различныя кметовскія права — какъ-то: право выгона, сънокоса, рубки дровъ въ лъсахъ и под. правъ нашихъ, хранимыхъ въ турецкую эпоху».

Права и обазанности кметовъ, опредъленныя турецкимъ закономъ 1859 г., слъдующія: 1) помъщикъ (спагія, чифлюкъ сагибія) не смъетъ прогнать кмета съ помъстья (чифлюкъ) безъ согласія послъдняго, если опъ воздълалъ исправно хотя бы только третью часть данной ему земли при одворинъ; 2) Если бы помъщикъ пожелалъ продать тотъ поземокъ (участокъ), которымъ пользуется его кметъ. то

кмету принадлежить право первой купли или выкупа и помъщикъ не смъетъ никому другому продать участка, покуда онъ не предложилъ купить или выкупить его своему кмету, живущему на немъ и даже потомъ, когда помъщикъ продалъ уже участокъ чужому человъку, кметъ въ теченін года имъетъ право уплатить купившему участокъ деньги, сколько онъ заплатилъ за него, и перевести владъніе участкомъ на свое имя. З) Помъщикъ обязанъ поддерживать въ добромъ состояніи (въ исправности) кучу 1) и хлъвы кмета.

Аграрный меморандумъ не перечислилъ еще другихъ выгодъ кметовъ, обезнеченныхъ турецкимъ закономъ 1859 г. и подтвержденныхъ въ 1876 г., когда турецкое господство было уже при концъ и за горами встала оккупація.

Но самъ помъщикъ не имълъ того же права, какое имълъ его кметъ; онъ не смълъ произвольно нарушить своего отношенія къ кмету. Право кмета было паслъдственное въ семьъ, но не подлежало ни продажъ, ни переводу. Только оставшійся безъ наслъдниковъ участокъ помъщикъ могъ перевести на другого кмета, или продать, или же удержать за собою.

Янъ Асботъ говоритъ: «Еслибы эти статуты (законы, узаконенія) были выполняемы со всею справедливостью, то судьба земледѣльца въ Босніи и Герцеговинѣ была бы благопріятнѣйшею, чѣмъ во многихъ культурныхъ европейскихъ государствахъ» и прибавляетъ къ этому: «ясно, что въ Босніи, гдѣ скотоводство составляетъ главную вѣтвь сельскаго хозяйства и гдѣ право выгоновъ для пастбищъ почти пеограничено и ничего не стоитъ, селянинъ гораздо болѣе ѣстъ мяса, чѣмъ селянинъ въ Нѣмечинѣ, Италіи и Франціи».—Но нужно бы еще прибавить: «и въ Австро-Венгріи».

Книга Асбота написана въ половинъ минувшаго десятилътія, когда боснійское правительство еще не успъло ухудшить аграрныхъ отношеній оккупованныхъ земель и когда безъ измѣненія продолжались тъ же отношенія, какія были получены оккупацією въ наслѣдство отъ Турціи. Асботъ желалъ высказать о томъ, какъ хорошо живется боснійскимъ селянамъ во время оккупаціи; въ дѣйствительности же онъ только засвидѣтельствовалъ то, какъ имъ жилось въ турецкій періодъ.

Въ турецкій періодъ не было вовсе кадастра (поземельныхъ книгъ). Составленіе поземельныхъ книгъ оккупачное правительство считаетъ одного изъ первыхъ своихъ заботъ. Перепись земли была начата въ 1880 г. и окончена въ 1886 г.; она стоила 2.854.063 зл. Вмъстъ съ этимъ было положено и начало писцовыхъ книгъ. Въ объихъ земляхъ насчитано всей почвы 5.410.200 гектар., изъ нихъ 1.811.380 гектар. пахатной земли, 1.667.500 гектар. лиственнаго лъса и 1.059.700 гектар. хвойнаго лъса.

<sup>1)</sup> Куча (ц.—сл. куща)—домъ крестьянина, хата.

Эта работа правительства, была въ высшей степени неотложною и необходимою. Еслибы турецкое правительство выполнило эту работу по измѣренію земли и учредило поземковыя кпиги, то не вспыхнуло бы возстанія и Боснія съ Герцеговиною не были бы оккупованы другимъ государствомъ. Но Турція забыла добрый аграрный законъ дополнить надлежащимъ измѣреніемъ земли (такъ, чтобы каждый твердо зналъ, что — его и что сосѣда) и основаніемъ поземковыхъ книгъ, такъ чтобы на каждомъ поземкѣ кметамъ были обезпечены права и повинности.

Австро-венгерское правительство повело свое дёло совершенно обратно. Землю оно перемёряло, но о справедливых землевладёльных отношеніях в не постаралось. Съ первых же лёт своего владёнія, оккупація встала на ложную дорогу. На Боснію и Герцеговину опа стала смотрёть, как на пріобрётенную землю, а на обывателей ея. как на покоренных остріем меча, лишенных всёх правь, как будго съ ними можно ей обращаться по праву побёдителей. Это чрезмёрное заблужденіе повредило оккупаторамь; но что было самымъ главнымь: избавило ихъ отъ тяжелой работы, которая имъ предстояла по изученію босно-герцеговинских аграрных отношеній въ общемъ и въ частностяхъ.

Въ то время какъ въ Россіи, въ царствованіи Александра II, была произведена сельская крестьянская реформа, всюду были учреждены съвзды міровыхъ судей, цѣлью которыхъ служило опредѣленіе отношеній между помѣщиками и крестьянами во всѣхъ правовыхъ случаяхъ, исходящихъ изъ реформы. «Міровые суды» работали много лѣтъ.

Боснійское же правительство упростило это діло. Вст несогласія и споры, опредъленіемъ 22 марта 1886 г. за № 18.042/І, оно изъяло изъ въдомства разныхъ судебныхъ инстанцій и всь распри между кметами и помъщиками передало политическимъ урядамъ. «Съ того времени», жалуется Аграрный меморандумъ, «потемнъло у насъ предъ глазами и со дня на день мы лишаемся надъ головою покрова, а подъ ногами почвы и настбищъ для скота, служащаго для насъ самымъ важнымъ источникомъ для уплаты тяжелыхъ повинностей. Между тъмъ какъ въ другихъ цивилизованныхъ странахъ поземковыя книги служать первымь основнымь началомь къ упорядоченію владъльческихъ отношеній; у насъ онъ съ тъхъ поръ, какъ заведены и на основаніи ихъ производится управленіе, стали острымъ пожомъ, распарывающимъ наше живое тъло. Наши поземковыя книги составлены иноземцами, совершенно незнакомыми съ нашими аграрными отношеніями, съ особенностями нашего землевладенія. А потому чужеземцы и не внесли въ книги этихъ особенностей. Кромъ того насъ всюду считали за безправныхъ тварей, обязанныхъ только слушаться; а мы, неученые и безграмотные и, кромъ того еще запуганные со стороны каждаго наиболже усерднаго чиновническаго органа.

пе имъли ин случая, ни возможности (это учрежденіе кингъ было для насъ совершенно новымъ, чуждымъ и непопятнымъ) участвовать въ этой работъ и сохранить свои кметовскія права и обязанности. При всемъ томъ въ земскихъ урядахъ мы не имъемъ такихъ друзей, которые научили бы насъ, несвъдущихъ, тому, что нужно намъ сдълать для сохраненія нашихъ правъ и обязанностей, принадлежащихъ намъ съ незанамятныхъ временъ».

Послъдствія поземковых книгь очень печальны для народа. Оказалось то, чего и въ турецкое время не могло быть; а еслибы всетаки случилось, то вызвало бы иныя событія, но не послапіе депутаціи. Безразсудные помъщики пачали отбирать у кметовъ ихъ кучи, поземки и наствины.

Все это они дѣлали на основаніи поземковыхъ книгъ. Кметы обращались съ жалобами въ урядъ; а онъ на томъ же основаніи поземковыхъ книгъ разрѣшалъ дѣла во вредъ кметамъ. Нѣкоторые помѣщики пользовались поземковыми книгами для песлыханнаго вымогательства у кметовъ, принуждая ихъ платить и сверхдолжныя платы, если они желали остаться на данныхъ поземкахъ подъ кровлею, которую строили уже сами кметы. Уряды пе сохраняютъ кметовскаго права первой покупки или выкупа, а потому не хранятъ его и помѣщики.

Аграрный меморандумъ приводить слѣдующій случай: Кметы Стоянъ и Перо Медвѣдь изъ Войнова въ 1895 г. выкупились отъ своего помѣщика Гафии Сабича изъ Баньялуки и дали ему задаткомъ 45 зл. съ тѣмъ, что по истеченіи трехъ мѣсяцевъ они уплатятъ и остальное. Но по истеченіи трехмѣсячнаго срока оказалось, что помѣщикъ продалъ поземокъ другому лицу, задатка же братьямъ Медвѣдямъ онъ не возвратилъ и даже требовалъ отъ нихъ, чтобы они возвратили ему третью часть и изъ той земли, которая была ими уже куплена и перенла въ полное ихъ владѣніе, я равно требовалъ себѣ третины даже и изъ тѣхъ поземковъ, которые всегда были ихъ полнымъ, свободнымъ владѣніемъ, не подлежавшимъ платежу въ пользу помѣщика. Политическій урядъ постановилъ такое рѣшеніе, что во всѣхъ этихъ отношеніяхъ даровалъ право помѣщику.

«Кромъ того» — жалуется Аграрный меморандумъ — «нѣкоторые помѣщики начали продавать насъ другимъ помѣщикамъ, чего никогда не было въ турецкое время; а такіе покупщики душъ, какъ напр. Магмутъ бегъ Билечевичъ изъ Крупы, налагаютъ на насъ новыя, несправедливыя бремена съ тѣмъ. чтобъ получать отъ насъ больше корысти».

Въ турецкое время при неурожайныхъ годахъ помъщики не только сами выжидали податей отъ кметовъ до года урожайнаго, но еще даромъ давали имъ и съмена для посъвовъ. Во время же оккупаціи помъщики совершенно отчуждились отъ своихъ кметовъ, немилосердно требуютъ своего оброка и въ годы неурожайные; а если кметъ не

можеть уплатить, выгоняють его при помощи урядовь изъ кучи и съ ноземка. Такъ дълаютъ Рагибъ бегъ Долиничъ въ Баньялукъ. Подумается - ли этому помъщику, что какой - нибудь кметъ имъетъ больше земли, чемъ следуетъ, беретъ у него самый лучшій поземокъ для себя. Если же кметъ обороняется противъ его самоуправства, то бегь приведеть къ уряду ложнаго свидътеля съ показаніемъ, будто кметъ нехорошо воздълываетъ землю и урядъ постановляетъ такъ, что кметь лишается права пользоваться землею. Гдъ бы ни вздумалось, Рагибъ бегъ приказываетъ раззорять кучи кметовъ. Когда какаянибудь вдова приметь въ свой домъ родственника мужчину, Рагибъ бегъ принуждаетъ ее взять вмъсто родственныхъ чужихъ людей, а родственниковъ ея, съ соизволеніемъ политическаго уряда, прогоняють жандармы. Подумается Рагибу, что какое нибудь кметовское семейство имъетъ слишкомъ много стръхъ-тогда онъ прикажетъ раскатывать ихъ, принуждая многочисленное семейство жить подъ одною стръхою (кровлею). Уряды, съ своими принудительными средствами, конечно, на его сторонъ.

Поземковая коммиссія безконечно много зла причинила обывательству тѣмъ, что общественныя паствины записывала владѣніемъ помѣщиковъ. Паствины до того впемени всегда считались общимъ владѣніемъ, какъ помѣщика, такъ и кметовъ. Приписаніе же ихъ въ пеограниченное владѣніе помѣщиковъ отняло у кметовъ право выгонять на нихъ свой скетъ. Этимъ уже была засажена кметамъ огромная рана, потому что въ оккунованныхъ земляхъ до сихъ поръ ведется пастъбищное хозяйство, а при горномъ характерѣ этихъ мѣстностей оно не можетъ прекратиться. Скотоводство было послѣднимъ прибѣжищемъ кметовъ, въ особенности во время оккупаціи. Въ неуражайные годы, когда поле не жалось, кметы жили однимъ скотомъ. Выгодами отъ скотоводства они защищались, хотя бы оккупація налагала на нихъ и большія дани. Но лишившись права пользоваться общественными пастбищами, кметы лишились и послѣдней надежды на свое существованіе.

Поземковая коммиссія также забыла записать и другія пом'єщичьи обязанности, которыхъ въ турецкое время и пресловутый Рагибъ бегъ признаваль и исполнялъ. «Въ турецкое господство»—говоритъ Аграрный меморандумъ — «пом'єщикъ не см'єль безъ нашего согласія ни выкорчевывать, ни зас'євать паствинъ. Если же мы соглашались на это, то выкорчеванные и зас'єянные поземки предоставлялись намъ въ пользованіи за десятину и третину и на нихъ было признаваемо паше кметовское право. Нынтъ же съ т'єхъ поръ, какъ заведены поземковыя книги, а неспособные политическіе уряды р'єшають эти д'єла, все перем'єнилось. Нишихъ правъ и обязанностей не хранятъ и не признаютъ: ни бегъ, ни урядъ.

Вина въ этомъ забвеніи вовсе не падаетъ на безпечность и равиодущіе кметовъ, потому что новое положеніе дѣлъ было объявлено имъ только тогда, когда опо стало уже готовымъ фактомъ. Кметы протестовали противъ него еще въ 1886 г. предъ земскимъ правительствомъ, отъ котораго получили, указомъ отъ 14 сент. 1886 г. № 128, 945/I, отвѣтъ въ томъ смыслѣ; что: I) изъ государственныхъ видовъ нельзя допустить, чтобы почва, ставшая изъ наствинъ полемъ, спова была превращена въ паствины; 2) Кметы имѣютъ еще достаточно паствинъ для скота и 3) кметы выкорчевывали наствины по распоряженію помѣщиковъ въ качествѣ ихъ поденщиковъ за ежедневную плату, чѣмъ дали имъ право (!) приписать паствины къ ихъ помѣстьямъ.

Всемъ этимъ вышеприведеннымъ и иллюстрируются похвалы оккупаціи, прибавившей столь много тысячь гентаровъ пахотныхъ полей. Опа прибавила, но въ ущербъ обывательству, а не для пользы и успъховъ его: обывательство никогда не служило предметомъ ея заботъ. Всюду въ мірь, гдь духъ новаго времени требуеть разрышенія аграрныхъ вопросовъ, это делалось съ темъ намерениемъ, чтобы облегчить положение малаго человъка, поселянина. Только въ Босніи и Герцеговинъ за время оккупаціи сдълано совершенно на оборотъ. Не смотря на то, что берлинскій конгрессъ, уполномочившій Австро-Венгрію, поставиль непреміннымь условіемь австро-венгерской оккупаціи упорядочить аграрныя отношенія въ Босніи и Герцеговинь, все-же оккупація этого не сдълала, но напротивъ еще больше ухудшила и затруднила ихъ. Причиною споровъ при прежнихъ аграрныхъ отношеніях служило то обстоятельство, что въ рукахъ единичныхъ владътелей было слишкомъ много земли, даже до 20.000 гектаровъ. Оккупація же еще болье увеличила ихъ владънія и именно на счетъ владвній селянь. Это-такой факть, за который оккупація не можеть отдать отчета не только предъ Европою. но даже и предъ австровенгерскою державою и ея народами.

Аграрный меморандумъ лишь грубо, въ главныхъ чертахъ, изображаетъ неволю оккупованнаго земледъльца. За время оккупаціи также ухудшились и отношенія между кметомъ и помѣщикомъ, о чемъ говоритъ брошюра «Босна и Херцеговина призе и посье устанка 1875», изданная въ 1897 г. въ Бѣлградѣ: «И до 1875 г. бывали несогласія вслѣдствіе аграрнаго вопроса; но столькихъ и столь важныхъ несогласій, какъ нынѣ, прежде не было, потому что прежде никто не переселялся къ намъ изъ чужихъ земель и мы не выселялись, какъ нынѣ; и всѣ мы имѣли земли столько, сколько было намъ нужно и сколько могли воздѣлать. Если же возникало какоелибо несогласіе между кметомъ и помѣщикомъ и помѣщикъ выго-

няль кмета съ своего помѣстья, то и въ такомъ случав кметь не проходилъ въ раззореніе и почти не терпѣлъ никакого урона (вреда). потому что тотчасъ же могъ отъ другого помѣщика получить земли, сколько хотѣлъ и нуждался для содержанія своего семейства. Но вмѣстѣ съ оккупаціею нагрянули къ намъ чужеземцы различныхъ вѣръ и народностей. Расчитывая на то, что при новомъ управленіи каждому новому обывателю-пришлецу будетъ данъ поземокъ, пришлецы стали платить помѣщикамъ 100 и 200 зл. съ тѣмъ, чтобъ они выгоняли староусѣдлаго кмета, пользовавшагося большимъ количествомъ прекрасной земли, а его землю отдавали въ новыя руки. Въ ингересахъ нѣмецко-римской пропаганды уряды, всевозможными средствами, помогали чужеземцамъ, такъ что староусѣдлый селянинъ, не имѣя мѣста въ своей родинѣ, съ голымъ тѣломъ, съ расплаканнымъ сердцемъ и съ проклятіемъ долженъ былъ взяться за дорожный посохъ и идти въ широкій міръ, чтобъ найти себѣ новую родину.»

На случай, если бы адвокать оккупачныхъ порядковъ высказаль дурной отзывъ о цитованной нами брошюркѣ, на томъ основаніи. что въ томъ городѣ, гдѣ вышла въ свѣтъ, она была заподозрѣна въ односторонности, отвѣчу тѣмъ, что съ особеннымъ вниманіемъ я

провърилъ справедливость сообщеній этой брошюрки.

Нужно держать въ намяти то обстоятельство, что босно-герцеговинскіе селяне никогда не воевали изъ-за нарушенія юридическихъ отношеній, бывшихъ между ними и помъщиками; никогда ихъ войны не были изъ-за принципа противъ платежа десятины и третины. Стремленія ихъ касались иныхъ вещей, но не этихъ двухъ. Повстанія ихъ не были только аграрными, но всегда пересиливали ихъ побужденія религіозныя и политическія. По Асботу босно-герцеговинскій селянинъ имѣлъ до 1886 г. приблизительно 20 гектаровъ земли, чего было вполив ему достаточно. Какъ ясно изъ приведенной публикацін, сами кметы признавались въ томъ, что имъли земли столько, «сколько было имъ нужно и сколько могли обработать». Во многихъ случаяхъвъ турецкое господство терпъли притъснение не кметы отъ помъщиковъ, но помъщики отъ кметовъ. потому что помъщики были слабыми противъ кметовъ, а турецкое правительство всегда держалось стороны кметовъ и помогало имъ противъ помъщиковъбеговъ, которые дъйствительно могутъ сказать, что только оккунація взяла ихъ подъ свое покровительство, какъ родная мать, а дёло ихъ взяла за свое собственное. Этимъ объясияется и тотъ фактъ, что нъкоторые беги всъмъ своимъ сердцемъ гораздо прямодушнъе льнутъ къ Вънъ, чъмъ къ Царьграду. Этотъ фактъ можно бы, конечно. назвать политическимъ успъхомъ оккупація, если бы его въ 10, 100 разъ не превышало то разочарованіе, которое устроила оккупація народу, и еслибы сами беги, не смотря на всю пріязнь къ нимъ

правительства, не погибали въ хозяйственномъ отношеніи. Причинъ же паденія беговъ въ этомъ отношеніи нужно искать въ перемѣиѣ натуральнаго хозяйства на денежное, принесенное въ Боснію и Герцеговину и усиленно поддерживаемое оккупацією, предающеюся экономическому заблужденію, будто денежное хозяйство, въ сравненіи съ хозяйствомъ натуральнымъ, само собою уже означаеть прогрессъ. Бегъ, за плату 100, или 200 зл. выгнавшій староусѣдлаго кмета съ поземка и съ дозволенія политическаго уряда усадившій на немъ нъ-мецкаго или мадъярскаго колониста, полученную плату считаль значительною суммою и думаль, что изъ-за нея стоить преграшить въ своей совъсти и въ земскихъ порядкахъ. Между тъмъ опъ вовсе не думалъ о томъ, какое зло онъ причинялъ этимъ не одному только кмету, а также и самому себъ. На босно-герцеговинскихъ помъщикахъ во-очію обнаруживается, какъ онасно денежное хозяйство и для зажиточнаго человъка, если онъ недостаточно подготовленъ и научень вести такое хозяйство. Кто получиль денежное хозяйство въ качествъ дара, выиграша или помощи, тоть не можеть о себъ сказать, что «денежное хозяйство» и теорія о немъ совершенно согла-сны между собою въ практикъ. Вслъдствіе этого вся пріязнь и щедрость боснійскаго правительства къ магометанамъ не принесла имъ усивховъ въ бытовомъ отношенія, потому что не сдёлала изъ нихъ рабочей силы того экономическаго направленія, которое здѣсь пронагандируется и вошло въ силу. Вовремя оккупаціи беги стали имѣть больше денегь, нежели сколько имѣли ихъ до оккупаціи. но все-же приходять въ раззореніе и со временемъ—одни ско-ръе, другіе позднъе— окажутся тяжелымъ бременемъ для правительства.

Так. обр. кметы протестують не противъ десятины и третины. но противъ самого способа, какимъ онъ выбираются съ нихъ. Читатель помнитъ, что жалуются только на то, что подати переведены на деньги, что собираются съ нихъ однажды въ году и пемилосердно вымогаются. Мы объщали воротиться къ этой процедуръ выбиванія податей.

Оцѣнку уражая составляеть такъ назыв. «смѣшанная коммиссія» подобнымъ же способомъ, какъ и при уражав табаку. Главнымъ лицомъ въ этой оцѣнкѣ является таксаторъ, избранный къ этой должности чаще всего изъ выслужившихъ поддустойниковъ. Оцѣнка производится въ присутствіи общественнаго представителя, который уже понялъ, что долженъ во всемъ держаться «съ славнымъ урядомъ» и вслѣдствіе этого вовсе не защищаетъ интересовъ кметовъ. (Что же будетъ со временемъ, когда правительство изъ своихъ стипендіатовъ хозяйственныхъ школъ воспитаетъ достаточно матеріалу для обязанности представителей общества!) Предположеніе объ урожав произ-

водится еще на полосахъ предъ жатвою изъ опасенія, чтобы будучи сжата серпомъ, не была частію отчуждена кметами для собственной ихъ потребности; тогда же высчитываются десятины и третины. Въ случав. если несчастіе отъ бури, или града постигнетъ весь урожай, пли только часть его предъ самою жатвою, или во время ея. вторичной переоцънки уже не производится, и платежная повинность отътого не уменьшается. Таксаторы оцъниваютъ всъ плоды цълой осени. Въ остальное время года коммиссія не имъеть занятій, но также не получаетъ и жалованья. потому что ихъ жалованье составляетъ часть той суммы, какая будеть нажата ихъ стараніемъ въ берную кассу. Поэтому въ личныхъ интересахъ таксаторовъ-оценивать урожай какъ можно выше и они такъ поступають, сообразно съ общепринятою претензіею ихъ на 20-30% урожая. Слъдствіемъ этого является то, что изъ урожая не останется кмету и столько, сколько ему необходимо на годичное содержанія себя и семейства. А такъ какъ это дълается изъ года въ годъ, уже довольно большой періодъ времени, а кметамъ невозможно докричаться до реформы платежной системы, то и слъпому ясно, что положение ихъ не можетъ быть инымъ, какъ только чрезвычайно жалкимъ и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе жалкимъ, безотраднѣйшимъ. Подати неодинаковы. Съ хлѣба и фруктовыхъ плодовъ, по турец-

Подати неодинаковы. Съ хлъба и фруктовыхъ плодовъ, по турецкому закону, плотится помъщику третина, съ съна—половина, съ овощей—четвертина. Третина высчитывается вдвойнъ, такъ какъ отсчитывается изъ цълаго урожая до уплаты государственной десятины.

При уплать повинностей въ турецкое время не было строгости. Помъщикъ стыдился считаться съ кметомъ въ каждомъ зернъ; кромъ того нъкоторые помъщики совершенно прощали своимъ кметамъ нъкоторыя подати. Такъ напр. изъ овощей никогда не брали положенной имъ цълой четвертины. Напротивъ берній (финансовый) винтъ оккупаціи затягивается съ каждымъ годомъ все туже; уряды и таксаторы неустанно высматриваютъ, не могутъ-ли еще чъмъ нибудь поживиться отъ кметовъ. Съ конопли и льна въ турецкое время брали десятину и третину такъ, какъ это было выдрано съ полосы; никому и въ голову не приходило, что это могло быть и иначе. Но оккупація придумала, какимъ бы способомъ и это обратить въ ущербъ платильщиковъ и завела платежъ отдъльно съ волокна и отдъльно съ съмени. Особенно много непріятностей падаетъ на долю кметовъ съ кукурузой, составляющей главный плодъ ихъ полей. Кукуруза, оцънвается на покосъ, до сентября сушится въ сушильняхъ, между тъмъ урядъ выбиваетъ дань съ нея безъ всякаго вниманія на то, что и одного крейцара нельзя еще получить отъ нея во время взиманія податей.

Не смотря на всѣ нареканія кметовъ, не сдѣлано до сихъ поръ никакой реформы въ способѣ оцѣнки урожая. Въ теоріи кметамъ предоставлено право обращаться въ урядъ, если опи обижены оцвищиками: Но на практикъ пельзя воспользоваться этимъ правомъ, потому что, въ противномъ случав, урожай остался бы на полв не тронутымъ серпомъ до прихода новой коммиссіи и так, обр. селянинъ много потерялъ бы. А если бы коммиссія не признала жалобы справедливою, то кметъ долженъ былъ бы заплатить штрафъ. А такъ какъ еще никогда не бывало примвра, чтобы политическій урядъ выслушалъ жалобы кметовъ и помогъ имъ, то кметамъ не остается ничего другого, какъ опустить руки, сжать зубы и нвмо (безъ ропота) выдать себя таксатору на его милость и немилость.

Пъну на плоды устанавливаетъ земское правительство, по свъдъніямъ со стороны окресныхъ радъ (совътовъ) для отдъльныхъ мъстностей, и для цълой окраины особенно. Предположительно цъна опредъляется по примъру прошедшаго года и по соображеніямъ о спросъ на хлъбъ въ будущемъ году. Но и само правительство несвободно отъ вины за то, что видя нужду домашняго земледъльца, не помогаетъ ему закупью отъ него продуктовъ для содержанія ераря; если же и помогаетъ отчасти, то слишкомъ недостаточно. Нужды ераря удовлетворяются привозомъ изъ Угоръ. Отсюда очевидно, какъ оълый день — что болье поможетъ оккуппованному обывательству: то-ли. что оккупація научить его сыновей въ школахъ выробатывать больше плодовъ, или же то, что при всемъ этомъ сама она и препятствуетъ сбыту плодовъ.

По турецкому закону помѣщикъ былъ обязанъ въ продолженін двухъ лѣтъ ожидать третины и только по истеченіи срока, могъ прогнать кмета съ поземка. Если бы кметъ не могъ уплатить помѣщику по Божьему посѣщенію, то самъ помѣщикъ былъ обязанъ помочь кмету, пока не наступитъ для послѣдняго лучшаго времени (урожайнаго года).

Оккупація же завела съ должниками—кметами короткіе счеты. Посл'єдняя льгота платежа—продолжается до конца декабря. Если же и въ декабръ онъ не заплатитъ, то долженъ идти «на бубенъ» 1).

Всюду изданы народооберегательные законы, такъ что у подвергнувшагося экзекуціи не можеть быть продана послѣдняя рубашка съ тѣла. Въ особенности же въ сосѣднемъ Сербскомъ королевствъ селянинъ на этотъ случай твердо огражденъ, такъ что не можеть совершенно придти въ раззореніе и всюду окажется для него возможность снова собраться съ силами и попытать счастья. Только въ оккупованныхъ земляхъ экзекуцію приводитъ въ исполненіе съ съ крайнею невнимательностью, такъ что нигдѣ въ другомъ мѣстѣ экзекуція не является послѣднею раною разбитой участи мел-

<sup>1)</sup> Выраженіе соотв. русск. "съ барабаннымъ боемъ"—въ данномъ случать выраж. мысль о продажт имущества съ публичнаго торга, оповъщаемой "бубномъ". Перев.

кихъ должниковъ. Получающіе казенное жалованье здѣсь защишены отъ неумолимой экзекуціи такъ же, какъ и въ Австро-Угріи. Жалованье 800 злот. не можетъ быть удержано. Напротивъ, селянинъ преслѣдуется безъ всякого милосердія. Представьте себѣ случай, что чиновникъ долженъ селянину. Какое неравенство въ самомъ критическомъ положеніи хозяина и отца семейства! Въ какой несправедливой выгодѣ здѣсь свѣтобѣжная деньга въ сравненіи съ мозольной работою на груди земли!

Очевидецъ разсказываеть объ экзекуціи следующее: «Кметь еще не успълъ продать хлъба для уплаты дани, какъ приходитъ къ нему экзекуторъ и арестуетъ вола, корову, коня, овецъ, козъ и свиней. Если же селянинъ не имъетъ скота, экзекуторъ арестуетъ курицъ, котлы, тарелки, блюда. Бывали случаи, что экзекуторъ арестовалъ и теплый хлъбъ, положенный матерью предъ своими голодными дътьми. Это продолжается до самаго праздпика Р. Христова. Выйдете-ли за деревни: вы увидите цълыя стада всевозможнаго скота, встрътите толны людей, несущихъ въ коробахъ и клъткахъ птицъ, иныхъ съ старыми котлами, кринками и блюдами, и жандармовъ, сопровождающихъ ихъ къ берному уряду. Вы слышите, какъ съ одной горы на другую раздается эхо плача и жалобъ женъ и дътей, какъ будто бы на каждой вершинъ горы хоронили двухъ трехъ покойниковъ. А придете въ городъ и подойдете къ окрестному и берному урядутамъ, какъ на ярмаркъ. Тутъ лежатъ различныя шайки, корыта, ведра, телъги, котлы, горшки, курицы, цыплята. Все это арестовано у народа за пеуплаченныя дани и продается здёсь за безцёнокъ. И когда человъкъ видитъ все это, то готовъ заплакать и жаловаться, точно также, какъ и тъ женщины на горахъ».

Митрополить Савва Косановичь, уважаемый и почтенный мужъ, разошединися съ боснийскимъ правительствомъ, но все же повышенный на степень митрополита съ тъмъ, чтобы говорить неправду объоккупачныхъ порядкахъ, сообщилъ миъ о томъ, что вовсе непреувеличено говорять объ экзекуторской безчеловъчности, установленной въ краъ; что и самъ онъ знаетъ объ одномъ случаъ, когда экзекуторъ арестовалъ даже и кошку. И прибавилъ къ этому то, что было въ турецкое время. въ которое онъ родился, къ которому относится и лучшая пора его дъятельности. «Въ турецкое правленіе», говорить онъ, «никакой экзекуціи не было, а въ каждомъ седьмомъ году султанъ прощалъ всъ недоимки даней».

Изъ всего сказаннаго само собою вытекаетъ, что нынъшнее положеніе дълъ ухудинлось въ сравненіи съ прошлымъ. Кто утверждаетъ это, тотъ констатируетъ только печальную правду, которая обличаетъ во лжи всъхъ рекламистовъ окупаціи. Въ оккупованныхъ земляхъ Австрія должна какъ можно скорѣе произвести радикальную реформу. Изолгавшіеся рекламисты сами становятся виновниками дурнаго состоянія діла, потому что умалчивають о немь; между тімь полнымь, справедливымь и энергичнымь раскрытіемь правды можно бы помочь білдів.

Бъда земледъльческаго населенія въ окупованныхъ земляхъ довершена еще тъмъ обстоятельствомъ, что оно лишилось и скота, такъ что во мпогихъ мъстпостяхъ проведена полная депекорація. А скотоводство, какъ уже б. сказано, въ Босніи и Герцеговинъ составляєть еще болье существенную часть сельскаго хозяйства, чымь земледыліе. Я старалея провърить справедливость этихъ жалобъ народа. Въ Подвелажи у Мостара я нашолъ весь Свинярину, въ которой — 33 магомет. кучи. Эти кучи предъ оккупаціею имъли въ общемъ 1000 штукъ скота, но въ 1897 г. имъли всего только 12 шт. Совершенио не нивли скота: Бечо Целовацъ, Гаметъ Целовацъ, Дуранъ Целовацъ, Муйо Маричъ, Муминъ Маричъ, Сали Якшаровичъ, Мего Бошкаило, Муйо Трновацъ, Рамо Трновацъ, Мето Брканъ, Бечиръ Брканъ, Ибраимъ Пекушичъ, Сали Пекушичъ, Муминъ Пекушичъ, Ибраимъ Мрдынчь, Салко Мрдынчь, вдова Больевича, Муйо Саличь, Османъ Усничь, Гаметь Зеничь, Сали Уеничь, Османъ Меджичь, Усейнъ Бечичъ, Бечиръ Бечичъ, Бечиръ Ножичъ, Гаметъ Ножичъ, Селимъ Ножичь. Скоть (12 шт.) принадлежаль слъдующимъ лицамъ: Мегу Целовацу, Усейну Больевичу, и Селиму Майковичу.

Еще худшее состояніе я увидёль въ селахъ Добрчи и Баньдолё Мостарскаго округа, въ Рабинт и Жульихъ—округа Невесинскаго.

На конець этой главы мы оставили тѣ бремена, которыя гнетуть все обывательство и между нимъ также и земледѣльца, поскольку касаются его. Это  $4^{\circ}/_{\circ}$  дань поземковая (землярина);  $4^{\circ}/_{\circ}$  дань съ домовъ (кучарина);  $4^{\circ}/_{\circ}$  дань съ наёмныхъ комнатъ (наймовина);  $3^{\circ}/_{\circ}$  дань съ дохода (догодарина); дань съ крупнаго скота (воларина) 50 крейц. съ шт.; дань съ овецъ (овчарина) по 10 кр. съ шт.; дань съ козъ (козарина) по 25 кр., если число козъ не превышаетъ 50. (Если же превышаетъ, то по 50 кр. съ каждой козы); дань съ свиней (свинярина) 30 кр. съ шт.; дань съ права продажи пива, сообразно съ наёмною платою, составляетъ  $8^{3}/_{4}^{\circ}/_{\circ} - 12^{1}/_{2}^{\circ}/_{\circ} - 20^{\circ}/_{\circ}$  платимой суммы съ найма помѣщенія для пивницы;  $4^{\circ}/_{\circ}$  дань съ права пользованія лѣсомъ, валежникомъ и подстильникомъ. рыбною ловлею и другими бывшими помѣщичьнми выгодами; дань съ ичелъ (пчеларина) 10 кр. съ улья.

Изъ всего этого очевидно, что платежъ оккупованнаго обывательства слишкомъ растянутъ, такъ что во многихъ мѣстахъ лопается. Господинъ Каллай до сихъ поръ еще изъ него вознаграждаетъ смѣту земскихъ доходовъ, простирающуюся въ общемъ до 18 милліоновъ; даже показываетъ еще пѣкоторые малые остатки. А если есть какія-либо остатки, тогда цѣлое австро-венгерское государство, всѣ народности его, всѣ правительственные круги—всѣ вообще спокойны. Но какою

ивною получается это спокойствіе!? Цвною отчаянной тревоги оккупованнаго обывательства! Но пусть оно тревожно, скажемъ, это — его
двло, лишь бы получался платежъ повинностей! Дама, щеголяющая
золотыми гривнами и кольцами, также не размышляеть о томъ, какія людскія потери, вздохи и страданія при трудной работв добыванія золота лежать на ея золотыхъ украшеніяхъ. А все-же здвсь
нужно поставить след, вопросъ: изъ чего будуть платить оккунованные воларину, овчарину, свинярину и т. д., если не будуть имѣть
вовсе скота? Изъ чего будуть отчислять десятину, если не будуть
имѣть того, чѣмъ взорать поле, чѣмъ засѣять его, если будуть оставлять свои поля пустыми?

Оккупаторъ усмѣхнется на эту наивность. На вопросъ: что будеть потомъ? онъ отвѣтитъ: Потомъ на эти пустыя поля переселятся достойные. спокойные и работящіе люди, образцовые нѣмецкіе колонисты и босно-герцогивинское хозяйство будетъ поставлено ими еще на болъе высшую ступень, нежели на какую доселъ поставила его оккупація. Но оккупаторъ забываеть, что німецкій колонисть придеть въ тъ же самые аграрныя и правовыя условія и также будеть припужденъ подчиняться имъ, если уряды будутъ относиться и къ нему такъ же невнимательно, какъ и къ домородцамъ. Нъмецкіе колонисты досель замьтно успъвають только потому, что они составляють гордость правительства. Но уже и имъ. не смотря на то, что они имжють отъ правительства различныя выгоды, государственныя бремена оккунованныхъ земель становятся неперепосными; они соединяются съ домороднымъ обывательствомъ съ цълію протеста противъ оккупачныхъ порядковъ. Въ нъмецкихъ колоніяхъ у Банялуки, Маглан, Виндгорстъ и Рудольфстале нъмцы хозяйничаютъ по тому же способу, какой принесень или съ родины и выдается боснійскимъ правительствомъ за верхъ культуры; но уже и колонисты не скрывають того, что обманулись въ своихъ падеждахъ и не нашли въ Босніи того eldorado, о которомъ помышляли на родинъ.

Слишкомъ наивно думать, будто пастбищное хозяйство само по себѣ составляетъ самую примитивную форму хозяйства и будто правительство, желающее прослыть передовымъ не должио териѣть его въ своей землѣ. Эта наивность, заслуживающая осмѣянія, причинила во многихъ горныхъ краинахъ габсбургской державы невознаградимыя потери, но къ несчастію эти потери терпитъ главнымъ образомъ славянское обывательство.

20 января 1898 г., въ засъданіи Слезскаго снъма, посланникъ Вацлавъ Грубый говорилъ о выселеніи горцевъ изъ Бескидъ. Прежде они были зажиточными. По Бескидамъ бъгали безчисленныя стада ихъ овецъ. Но въ 1896 году «Тъщинская Комора» (управленіе великими помъстьями тъщинскаго лена чешской короны) откупила у селянъ право пастбищъ. — тогда ихъ стада исчезли и бывшіе

зажиточными хозяева—овцеводы цынче едва поддерживають свое существованіе подепщиною въ лѣсахъ. Отецъ имѣлъ тысячу овецъ, а сынъ нышѣ работаетъ въ лѣсу за 18 кр. поденной платы.

При всемъ геологическомъ сходствъ Бескидовъ съ Босніею и Герцеговиной между ними есть и огромная разница и не въ пользу оккупованныхъ земель. Въ Бескидахъ былъ сдъланъ выкупъ земли и хозяева ея получили деньги за свои стада. Они сами виноваты въ томъ, что не сохранили своихъ денегъ. Въ оккупованныхъ же земляхъ денекорація проводится безъ всякаго вознагражденія.

На бескидскомъ примъръ видио, что хозяйственныя опиоки дълаются также и въ старыхъ австро-угорскихъ земляхъ; но этимъ примъромъ дано также и доказательство, какъ опиобиности теоріи, пропагандированной и приведенной въ исполненіе боснійскимъ правительствомъ, такъ и того положенія, будто денежное хозяйство само собою уже составляетъ хозяйственный прогрессъ. Все зависитъ отъ мъстныхъ условій, съ которыми каждый домикъ считается, а прежде всего правительство, которое, управляя судьбою обывательства, отвътственно за то, что ввергаетъ обывательство въ пропасть.

Статистика сараевскихъ урядовъ приводитъ даты о большомъ приростъ скота въ оккупованныхъ земляхъ. По этимъ датамъ въ 1879 году скота насчитывалось 2,715,710 шт. Къ 1895 г. приростъ скота составлялъ 157,65%, слъд. удвоился.

Но въ 1879 г. счетъ скота былъ произведенъ очень новерхностно, въ чемъ признается и сама перепись 1895 г., такъ что освъдомленный человъкъ. въ томъ случав, когда воспользуется датами переписи 1879 г., не сдълаетъ этого безъ примъчанія о томъ, что имъ нельзя довърять и что эти даты не имъютъ цъны ни для пауки, ни для политики. А все же пусть приростъ скота дъйствительно великъ, какъ говоритъ о томъ правительственная статистика; однако совершенная правда— и то, что сказано выше о депекораціи. Это яспо уже изъ того обстоятельства, что въ оккупованныхъ земляхъ благобытъ увеличивается только тамъ, гдъ онъ былъ и ранъе — т. е. у помъщиковъ. Но пародъ гибнетъ, безпощадно гибнетъ!

Тамъ же, гдѣ народъ держится еще на поверхности и не тонетъ, нѣтъ никакой заслуги правительства. Народъ держится еще, только благодаря старымъ общественнымъ порядкамъ и традиціоннымъ обычаямъ. Благобытъ и спокойствіе находимъ еще тамъ. гдѣ сербская задруга—въ полной, ненарушенной силѣ. Тамъ же, гдѣ эти задружныя связи распутываются и почва получаетъ индивидуалистическія особенности, тамъ подканывается старый достатокъ (зажиточность) и разводится недостатокъ и безпокойство.

Этотъ опыть—въ совершенномъ противоржчи съ тъмъ взглядомъ. царствующимъ въ кругахъ сараевскаго правительства, будто кметамъ помогло бы, еслибы они совершенно выкупились отъ помъщиковъ.

Правительство поощряеть эти выкупы тёмъ, что желающимъ выпутаться на свободу отъ помѣщиковъ кметамъ даетъ гипотечную ссуду на льготныхъ условіяхъ платежа. Господ. Каллай, если бы имѣлъ возможность, сразу выкупить бы всѣхъ кметовъ; но онъ расчигалъ, что для того потребовалось бы 220 милліоновъ зл. То обстоятельство, что не только такой суммы онъ не можетъ найти, но и сохраненіе 11 милл. кредита уже составляетъ огромную тяжесть для него, какъ недавно мы уже видѣли составляетъ причину, почему дѣло выкупа селянъ остается по-старому и сельскаго обывательства оккупованныхъ земель не постигла еще болѣе тяжелая катастрофа!

## Аграрная исторія оккупованныхъ земель.

Земля балканскаго полуострова, заселенная сербскимъ племенемъ, годится въ особенности для занятій земледъліемъ и скотоводствомъ. Такъ называемыя собственно—Сербія и Старая Сербія своими плодородными равнинами и ръчными долинами болье всего удобны для земледълія, Боснія же съ Герцеговиной и Черногорія— для скотоводства.

Въ то время, какъ сербы боями занимали свои земли за Дунаемъ и Савою, они были земледъльцами и пастырями, а также и обывательство, жившее тамъ до прихода сербовъ и потомъ порабощенное ими, жило тъмъ же двоякимъ способомъ, — но такъ, что одни народы болъе любили заниматься земледъліемъ, а другіе съ большею охотою занимались пастырствомъ. Народная пестрота была уже и тогда на Балканахъ. Главными изъ народовъ, поработившихся сербамъ, были: норопы — фракійское племя, арбанасы, или иллирійцы, и влахи т. е. романы.

Арбанасы отступили въ горы своего ныпѣшняго отечества и, занимаясь скотоводствомъ (пастырствомъ), жили совершенно свободно даже до нашихъ дней. Какъ нынъ къ Турціи они принадлежатъ только по одному имени, такъ же точно и принадлежность ихъ къ сербскому государству была только номинальною. Въ то время, какъ они были вынуждены вести непрерывные, въчные бои для защиты євоихъ горъ и своей свободы, числепности ихъ не прибывало, потому что, если не губилъ ихъ непріятельскій мечъ, то сами они губили себя домашними кровавыми распрями и неумолимымъ выполненіемъ долга кровавой мести, — вслъдствіе чего и не прибывало численности ихъ населенія. Только въ послёднія два столётія они почувствовали нужду распространиться и потянуться снова назадъ въ Старую Сербію и далже, откуда нъкогда были выгнаны сербами. Норопы и влахи не отступили предъ сербами, когда послъдніе за-

нимали ихъ жилища; но остались съ ними-сначала въ качествъ

побъжденныхъ, выполнявшихъ для своихъ новыхъ господъ — сербовъ хозяйственныя работы. Потомъ они приняли языкъ своихъ господъ и съ теченіемъ времени ихъ отношеніе къ сербамъ изъ служебнаго къ поработившему смѣнилось отношеніемъ низшаго слоя къ высшему одного и того же сербскаго народа. Во время порабощенія норопы были земледѣльцами, а влахи пастырями. Когда же тѣ и другіе смѣшались и сплотились въ одинъ народъ съ сербами, слово «норопхъ», или «меропхъ» пріобрѣло значеніе вообще земледѣльца. а слово «влахъ» — пастыря вообще. Со времени же турецкаго владычества слово «влахъ» стало означать селянина-христіанина, въ особенности же православнаго исповѣданія. Но въ употребленіи этого названія католиками, когда рѣчь у нихъ идетъ о сербахъ, особливо же о православныхъ, съ этимъ именемъ соединяется порицаніе.

Такая судьба слова «влахъ» въ турецкій періодъ характеризуетъ тогдашнюю хозяйственную реакцію въ сравненіи съ предшествовавшимъ періодомъ разцвѣта сербскаго государства и народа. Въ до-Коссовскій періодъ замледѣліе — эта установившаяся мѣстная форма жизни — начала всюду преобладать надъ пастырствомъ. Въ періодѣ же по Коссовскомъ уже и земледѣльцы, если имѣли возможность, предавались пастырству, потому что, пася свои стада на горахъ, они чувствовали себя свободными и дѣйствительно были такими. Не попадаясь на глаза турокъ, они не подавали послѣднимъ и повода къ враждѣ. Если же все-таки вражда возникала, то на горахъ имъ было удобнѣе обороняться и избѣжать опасности, когда грозила погибель. Иногда же и сами влахи, перегоняя свои стада съ мѣста на мѣсто и ведя кочевой образъ жизни, требовали для себя большаго простора, нежели если бы держались «земледѣлія, и потому нерѣдко вынуждались пріобрѣтать себѣ новыя пастбища боемъ съ турками.

Кочующіе народы Россіи — башкиры и киргизы — только нынъ начинають чувствовать недостатокъ почвы и, въроятно, еще долго не почувствовали его, еслибы пастырская свобода ихъ не была, наконець, ограничена русскими урядами, объявившими имъ, что они. какъ кочевники, не представляють собою правоспособныхъ земледъльцевъ и что владъніе ихъ — только движимое. Русскіе кочевники владъють безчисленными стадами, которыхъ они перегоняють съ мъста на мъсто, имъютъ свои станы и различныя принадлежности кочевой жизни, переносимыя съ одного мъста на другое, но не имъютъ недвижимаго имущества, почвы, реалиты, которая бы была имъ приписана и составляла бы неоспоримое ихъ владъніе. Миролюбивые, певоинственные кочевники, съ незапамятныхъ временъ жили въ гомъ убъжденіи, что все пространство, куда они гоняють свои стада и которое годится для ихъ пастырства, принадлежитъ имъ. Когда доходили они до осъдлыхъ пространствъ, то думали: здъсь кто-нибудь другой пасетъ скотъ; погонимъ свои стада въ другое мъсто, гдъ.

никто не будеть мѣшать памъ и пашимъ стадамъ и мы никому не будемъ служить помѣхою. При этомъ они совершенно забывали о томъ, что можеть наступить иное время, что могутъ придти къ пимъ люди, которые скажутъ имъ: «стада ваши, по земля не ваша, а государственная!» Если бы кочевники услыхали эти слова отъ другихъ подобныхъ имъ кочевниковъ-же и владѣющихъ тѣми же кочевыми средствами жизни и обороны, то, при всемъ своемъ миролюбіп, возстали бы на самозащиту. Но противъ мощнаго государства они слабы.

Приблизительно то же было и въ сербскихъ земляхъ. Все различіе между тъми и другими кочевциками вытекало только изъ тъхъ или иныхъ условій природы и отношеній обывательства.

Какъ уже было сказано, характеръ балканскихъ земель таковъ, что обывательство ихъ призвано къ занятію земледъліемъ и пастырствомъ, но не на однихъ и тъхъ же мъстахъ, а на мъстахъ смежныхъ. Сербы были правительственною народностью, хотя первоначально, въроятно, они составляли меньшинство. Какъ правительственная народность, они держались ближе къ очагу своей политической силы, которая хранила ихъ, а она въ свою очередь, въ видахъ собственныхъ своихъ интересовъ, помогала имъ. Очагъ же политической силы быль не на горныхъ паствинахъ, но въ резиденціяхъ великихъ жупановъ и князей. Это отношение само собою уже требовало отъ сербовъ продолжительной осъдлости и занятія земледъліемъ; а кочевничество и настырство досталось всецёло влахамъ. Между тъмъ расположение сербовъ къ земледълию не было сильнъе расположенія ихъ къ пастырству. Оба эти образа жизни и занятій имъ одинако правились и только нужда заставляла ихъ заниматься болъе земледъліемъ. Они высматривали себъ «жупны» т. с. плодородныя мъстности и становились «жупанами», каковой титулъ принадлежалъ главамъ ихъ. Подобнымъ же образомъ изъ жупановъ становились и «великіе жупаны».

Между тъмъ влахи на горныхъ планинахъ 1) жили своимъ стародавнимъ способомъ: пасли стада и высматривали для нихъ новыхъ пастбищъ, когда чувствовалась въ томъ нужда. Они не имъли предъ собою широкой, безконечной степи, какъ въ Россіи башкиры и киргизы. Когда стада ихъ размножались на какой-нибудь планинъ, они старались занять и сосъдиюю планину; но это удавалось имъ, ко нечно, не безъ боя. Между кочевниками-пастырями возникали частыя войны, веденныя со всъмъ патріархальнымъ героизмомъ, дававшимъ форму внутренней жизни обывательства этихъ краинъ даже до нашего времени. Ихъ войны служили неизсякаемымъ источникомъ народной эпической поэзіи, но также источникомъ ихъ политической дезорганизаціи и слабости. Вънскіе нъмцы бойовникамъ-пастырямъ дали прозвище «Hammeldiebe».

<sup>1)</sup> Планины-высочайшіе хребты горъ, покрытые травою, соотв. лат. Alpes-

Встарь, еще до временъ Душана, здѣсь было нѣчто подобное тому, что нынѣ дѣется въ киргизскихъ и башкирскихъ степяхъ. Влахи еще думали тогда о себѣ, какъ о господахъ тѣхъ наствинъ, на которыхъ насли свои стада, между тѣмъ ихъ паствины были уже провозглашены и записаны жупанскимъ владѣніемъ, чтобы на будущее время избѣжать заблужденій о законныхъ владѣтеляхъ ихъ. Это произошло въ ту пору, когда политическая сила землевладѣльческихъ жупъ распространилась изъ равнинъ уже и на отдаленныя, мало доступныя горы.

Сербы, влахи и арбанаши жили патріархальнымъ способомъ и составляли большія или меньшія политическія общинки, называвшіяся у сербовъ «задругами». Сообразно съ личными и хозяйственными отношеніями и нуждами отдѣльныхъ членовъ или же и всей общинки, сербскія задруги были болѣе или менѣе численными. Только но требованію особенныхъ обстоятельствъ жизни связь задруги скрѣилялась и въ ея членахъ не пробуждалось индивидуальныхъ домогательствъ.

Въ каждой закругъ «баштина« т. е. наслъдственная земельная вотчина составляла общее, недълимое и неотчуждаемое владъніе. Личная собственность отдёльныхъ членовъ задруги состояла только въ одеждъ, оружін и деньгахъ, которыя пріобрътались исключительно только исполненіемъ обязанностей, порученныхъ задругою. Была полная возможность всегда отдълиться отъ задруги и составитъ новую задругу, или же жить отдёльно, вий задруги («инокошно»). Отдълявшіяся отъ задруги лица составляли новыя баштины. покупая для этого новую землю, свободную отъ тягла и состоящую въ владеніи общины, братства или же, наконецъ, целаго племени. Всъ общинки ограждались, каждая для себя отдъльно, родовою традицією, твердымъ основаніемъ которой въ періодъ христіанскій стало «крено имя» т. е. годичное воспоминаніе о принятіи христіанскаго крещенія. Объединяющая сила «крснаго имени» была столь велика, что и до сихъ поръ, послъ тысячи лътъ. потомки признають свое родство и общее происхождение отъ одного рода именно по имени святого, принятаго по первоначальномъ крещени за своего патрона.

Дъйствительно, у всъхъ народовъ въ періодъ до - письменный воспоминаніе о достопамятныхъ событіяхъ и дъяніяхъ сохранялось предапіемъ. Но, исключая евреевъ, едва-ли былъ еще другой народъ, у котораго бы предапіе было столь развито и сильно въ качествъ суррогата исторіи, какъ то встръчаемъ у сербовъ. Сербское предапіе нужно считать не менъе бдительнымъ стражемъ и наслъдственныхъ соціальныхъ порядковъ, какъ и событій историческихъ.

Какъ скоро въ патріархальномъ бытѣ начнетъ развиваться личная и наслѣдственная сила, обнаруживаются уже и начатки феодализма. Въ патріархальномъ быту сила значить меньше, чъмъ авторитетъ, потому что въ патріархальномъ быту наивысшій авторитетъ припадлежитъ старъйшинамъ, которые имъють силу не индивидуальную, по только какъ представители семейства, рода, илемени. Сила же въ феодальномъ смыслъ-исключительно индивидуальная. Источникомъ ея служатъ личныя достоинства и умъ, дающіе способность и умънье обладать слабъйшими и менъе зажиточными людьми и обороняться противъ непріятеля при помощи этихъ людей, какъ своего войска. Именно за эту воинскую службу послъдніе (люди) и получають отъ феодала въ лено свою собственную землю и вступають въ подвластную отъ него зависимость. Въ иныхъ случаяхъ панъ (феодалъ) даетъ въ лено землю, отнятую у непріятелей.

Тамъ, гдъ имънія единичныхъ владътелей начинаютъ превышать количество общиннаго имънія, возникаетъ феодализмъ. Семейство феодальнаго пана дома сохраняло патріархальный духъ, но внѣ дома уже не сохраняло его. Римскій патрицій въ своемъ семействъ былъ патріархальнымъ старъйшиною, но въ отношеніяхъ къ своимъ подданнымъ былъ уже феодальнымъ паномъ. Семейство феодала отдълялось отъ общины и замыкалось въ крѣпости (градѣ), а это обстоятельство сообщало ему видъ роскоши и неравенства съ тѣми, съ къмъ прежде (до феодализма) опо составляло одинъ общинный узелъ. Затъмъ развивается различіе въ сословіяхъ и отношеніяхъ подданныхъ феодальному пану лицъ.

Чтобы не ослабить земельныхъ владеній, семейство феодала не должно быть слишкомъ многочисленнымъ. Отсюда, чувствовалась нужда въ войнахъ-для того, чтобы мужскіе члены такового семейства могли основывать свою собственную власть и принимать или раздавать новыя лены. По своей раскопи феодаль быль близкимъ къ богамъ, какъ будто бы сами боги дали ему феодальный строй жизни, хранили его и поручили ему, какъ пану, содержать въ покорности своихъ подланныхъ. Тъ потомки феодальныхъ нановъ, которые не могли въ семействъ обезпечить своего земельнаго владънія такъ, чтобы оно не ослаблялось, посвящали себя духовной (церковной) службъ, становясь церковными князьями и въ то же время опорою своихъ феодальныхъ братьевъ, или же посредниками между ними и народомъ - обыкновенно, во вредъ послъднему. Священникъ, происходившій изъ народной среды, обыкновенно, не имълъ вліянія на отношенія между паномъ и его рабами (отроками). Происходя изъ непривелигированныхъ слоевъ общества, но желая равнятся съ привеллигированными сословіями своею должностью и призваніемъ, какъ это всюду было на западъ, онъ защищалъ и поддерживалъ духовное и нравственное равенство своей среды, изъ которой самъ вышелъ. Но лишь только его народная среда впадала въ состояние рабства, онъ чаще всего и самъ становился уже суровымъ, низкимъ и грубымъ въ отношеніяхъ къ своимъ-какъ рабъ, почувствовавшій себя господиномъ.

Наиболѣе высшаго развитія феодализмъ достигъ на европейскомъ западѣ, гдѣ онъ извратился тѣмъ, что индивидуальная сила пріобрѣла себѣ права мятежа-этого страшнаго, эгоистическаго права, которое и привело феодальный строй въ общественную жизнь Европы.

Подданный народъ ненавидѣть своихъ феодальныхъ пановъ съ самаго начала своего подданичества до освобожденія отъ него. Въ то время, какъ насильственно обращали народъ въ подданство, онъ почувствовалъ такое смятеніе и страхъ, такое несчастіе и поношеніе, такую отчаянную безпомощность, что, при всей своей религіозности, не могъ повърить, что бы все это было дѣломъ божьимъ, согласнымъ съ волею Бога, или хотя бы только наказаніемъ Божьемъ; но думалъ, что на землю пришелъ антихристъ и основываетъ здѣсь свое царство. Лишь однимъ утѣшался народъ — именно тѣмъ, что вслѣдъ за антихристомъ можетъ придти Христосъ съ тѣмъ, чтобы ниспровергнуть державу антихриста и основать на землѣ царство Божіе, въ которомъ бѣдный и порабощенный получитъ свободу и спасеніе и даже будетъ возвышенъ въ достоинство угодника Божія.

Несравненно легче народъ переносилъ деспотизмъ патріархальный. Онъ считалъ его преходящимъ и временнымъ явленіемъ и, если долженъ былъ подчиниться ему, то всегда надѣялся на скорое, лучшее будущее; между тѣмъ какъ феодальный деспотизмъ удушилъ въ народѣ всякую надежду. Подавленный феодализмомъ народъ думалъ, что уже и самъ Богъ не помогъ бы ему, еслибы сошелъ съ неба и обѣщалъ лучшую участь. Никакой другой деспотизмъ столь не возмущалъ народа, не наполнялъ его такимъ гнѣвомъ и непавистью, какъ деспотизмъ феодальный. Въ этомъ именно и заключается причина постояннаго противодѣйствія, съ какою всегда встрѣчалась ленная власть.

Чтобы говорить о феодализм' у сербовъ, мы должны припомнить все зло, повергнутое феодализмомъ на голову западныхъ народовъ.

Феодализмъ возникъ у сербовъ, не только какъ естественное слѣдствіе натріархальнаго быта. но также и чрезъ прямое вліяніе запада, съ которымъ сербы столкнулисъ въ неріодъ крестовыхъ походовъ западно — европейскихъ христіанъ. Пѣхотные войска крестоносцевъ къ цѣли своихъ походовъ шли чрезъ Балканы; а за ними всюду оставались знаки западныхъ феодальныхъ порядковъ. Вслѣдствіе этого въ единичныхъ личностяхъ сербскаго народа возникала индивидуальная наклонность обособить свое имѣніе, а самимъ встать вверху другихъ сословій. По примѣру западно—европейскихъ феодаловъ, первоначально возвысились надъ другими единичныя семейства, изъ нихъ же въ свою очередь единичные мужи. А ихъ примѣръ подѣйствовалъ и на другія сотни лицъ, слабыхъ и менѣе способныхъ, которыя тѣмъ

не менфе не желали равняться среди равныхъ себф. Такъ явились "властели" (великая шлехта) и "властеличицы" (мелкая шлехта). Самый сильный изъ магнатовъ сталъ кияземъ — первоначально избираемымъ, а потомъ онъ уже старался сдфлать свое кияжеское достоинство наслъдственнымъ въ своемъ родъ. Это означало уже развитіе государственной иден и борьбу ея съ идеею илеменною. Борьба эта продолжалась долго. Въ первый разъ только Нъману удалось основать такую династію, за которой уже инкто не отрицалъ кияжескихъ правъ. Но и онъ первоначально долженъ былъ вступить въ жестокій бой съ своими братьями, укорявшими Нѣмана за то, что онъ выстроилъ храмъ безъ совѣщанія съ своими старшими братьями.

Западный феодализмъ въ свою очередь имѣлъ опору въ латинской церкви. Связь феодализма съ латинскою церковью, по миѣнію многихъ, неразлучна и до сихъ поръ. Оба союзника встали вмъстъ, и вивств же падали, вивств ходили на войну и двлились военною добычею. Можно полагать, что тамъ, гдъ въ старую эпоху находимъ слъды латинской церкви, встръчаемся и съ слъдами феодализма. Стефанъ Нъманъ и его сыновья: король Стефанъ Первовънчанный и св. Савва, первый сербскій архіепископъ, поставили непреоборимую преграду приливавшему въ сербской земли католицизму и этимъ сербскій народъ болѣе всего сохраненъ отъ феодальнаго порабощенія. До 30— лѣтняго возраста Стефанъ Нѣманъ былъ католикомъ. Но нотомъ онъ понялъ значеніе православія для сербскаго народа и отторгнулся отъ запада и его духа. Сынъ его первоначально былъ пожалованъ короною, присланною римскимъ папою; но св. Савва посившиль отогнать опасность съ запада, снова грозившую сербамъ. и короновалъ своего брата по восточному чину. Оба эти сербскіе государя управляли Сербіею по совъту св. Саввы. Стефанъ Нъманъ жилъ еще задружно, но его столкновенія съ нъмецкими королями Индрихомъ Львомъ и Фридрихомъ Барбарусой, предлагавшими Нъману ленную зависимость и оказавшими значительное вліяніе на часть сербскаго государства (именно на шлехту), не могли не наполнить народа опасеніями. Здісь православная церковь рукою св. Саввы на аренъ сербской исторической жизни оказала весьма благотворное вліяніе, выступая между королемъ ("кралемъ") и народомъ; она примиряла объ стороны и не допустила возникнуть, какъ это было всюду въ западныхъ славянскихъ земляхъ, двумъ разнымъ и непримиримымъ сторонамъ (католической и православной). Православная церковь помогала утвердить королевскую власть, но не такъ, какъ дълала это на западъ церковь латинская: она не сдълала короля бичемъ сильнаго деспота, поражающимъ волю народа; по лишь предоставила королю все древнее достоинство старъйшины, а народъ научила тому, что князь, король или царь, хотя получилъ свою власть и по наслёдству, тёмъ не менёе не перестаеть быть выразителемъ народной воли, какъ это было и въ древнёйшее время, когда и глава земли зависёла отъ свободнаго выбора народа.

Такое понятіе о королевской власти имѣютъ всѣ православные народы. Король на западѣ сталъ самодержавнымъ на огромной, искусно и правильно поставленной организаціи цѣлаго народа, въ сферѣ котораго селянинъ всегда былъ самымъ послѣднимъ слоемъ (на самомъ же дѣлѣ онъ составляетъ основу, изъ которой выходили всѣ другія сословія и общества), между тѣмъ селянинъ съ постоянною болью несъ на себѣ все бремя цѣлаго общественнаго и государственнаго организма, вѣчно поражающаго и сокрушающаго селянина такъ, что онъ никогда не переставалъ колебаться между жизнью и смертью.

Въ сербскомъ государствъ, какъ и обществъ, никогда не было совершенно безправныхъ членовъ. Селянинъ смотрълъ на государя, какъ на своего коронованнаго повелителя, и всегда былъ готовъ помогать ему, если бы предстала къ тому нужда, — противъ тъхъ властелей, которые, желая далъе развить принципъ феодализма, заботились объ организацій своего сословія съ тъмъ, чтобы своею силою ограничивать власть короля, а изъ народа высасывать послъднюю кровь. Но это не удалось властелямъ: они не организовали такого сословія, которое бы вполнъ соотвътствовало западно-европейской шлехтъ, а титулы, получаемые отдъльными личностями изъ нихъ, хотя бы и очень громкіе, какъ фанфаря, служили выраженіемъ личныхъ заслугъ въ политической или военной служоъ и не переходили въ наслъдство.

Подобно народу, и сербскіе цари свое значеніе въ народѣ (и для народа) понимали въ идеальномъ смыслѣ. Ставши царемъ, Стефанъ Душанъ во всѣхъ провинціяхъ своего царства поставилъ своихъ намѣстниковъ, а Сербію отдалъ въ управленіе своего сына Угроша— наслѣдника, или «молодаго краля». Себѣ лично онъ не оставилъ ни одной провинціи и даже Зету, бывшую рапьше наслѣдственнымъ удѣломъ Нѣманичевъ, предоставилъ управленію особаго намѣстника (Каллай. Исторія Сербіи). Какъ «царь сербскій, болгарскій и византійскій», Душанъ хотѣлъ возвысить важность своего достоинства до недосягаемой высоты; но при этомъ онъ разрушилъ за собою всѣ мосты, лишившись своей наслѣдственной области Зеты.

Учрежденіемъ народной православной церкви сербскому народу навсегда быль обезпечень сильный демократическій характеръ. Чъмъ больше отдъльные властели прилагали старанія о феодальномъ порабощеніи народа, тъмъ болье близкимъ къ царю желалъ стать народъ. Сербскій народъ раньше и лучше, нежели паны, понялъ государственныя мысли своихъ царей и съ радостью помогалъ имъ сооружить сербское народное государство. Насколько былъ занятъ

сербскій народь государственною работою и своимъ гражданскимъ дъломъ—это лучше всего видно изъ долгой печали его о наденіи сербскаго государства на Косовомъ нолѣ. Эта нечаль наполняетъ все содержаніе дальпѣйшей жизни сербскаго народа, проявляется во многихъ народныхъ пѣсияхъ, которыми народъ оплакивалъ наденіе своего царства и прославлялъ своихъ богатырей, испустивнихъ духъ при оборонѣ его. Какъ скоро сербскій народъ сталъ опомниваться отъ своихъ ранъ, первою мыслію его было обновленіе Душанова царства, сооруженіе новаго сербскаго народнаго государства. Нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы какой-либо другой народъ былъ столь сильно пропикнутъ своею государственною мыслію, чтобъ оставался вѣрнымъ ей даже по истеченіи пяти сотъ лѣтъ послѣ своей трагической неудачи, какъ мы это видимъ у сербовъ.

Такой безпримърной любви къ мысли о своемъ народномъ царствъ сербскій народъ не могь бы имъть, если бы оно не было совершенно народнымъ во всъхъ отношеніяхъ: материнскаго языка. религін, въ отношеніяхъ соціальномъ и хозяйственномъ. Цари вынуждались дёлать уступки мощнымъ властелямъ и дёлали ихъ въ ущербъ народной массъ; но все-же народъ понималъ эту необходимость и припосиль съ своей стороны жертвы царямъ. Между тъмъ народъ нашелъ свои выгоды въ томъ, что въ сербскомъ царствъ магнатамъ не удалось завести феодализма въ той полной и выработанной формъ, какая всюду была на западъ. Къ нъкоторымъ бо--гатырямъ періода паденія царства пародная пъсня относится совершенно иначе, чъмъ исторія. Такъ народное предапіе называеть Вука Бранковича предателемъ на Косовомъ полъ и на него слагаетъ вину погибели сербскаго царства, между тъмъ не всъ исторіографы одинаково мыслять съ преданіемь народа. Чёмь объяснить это? Конечно тъмъ, что Вукъ Бранковичъ былъ въ ненависти у народа еще до Косовой битвы, какъ феодальный притъснитель народа и піонеръ запада, служившаго для Бранковичей единственною надеждою и упованіемъ. Среди сербскихъ властелей подобныхъ притъснителей народа было немало, а Косово не столкнуло ихъ съ этой дороги. Близорукіе властели даже лишеніе возможности имъть своихъ царей считали слъдствіемъ суроваго препятствія, со стороны сербскихъ царей, ихъ феодольнымъ апетитамъ.

Такимъ образомъ развитію феодализма въ сербскомъ царствѣ положено было много препятствій и благодарность за это прежде всего принадлежить св. Саввѣ, организатору сербской народной и государственной православной церкви. Этимъ былъ сохраненъ въ государствѣ народный элементъ, который всегда служилъ отличительною чертою сербской жизни. Опираясь на народъ, сербскіе цари не дали развиться феодальному сословію пановъ, которое могло бы притѣсиять народъ и ограничивать власть краля. Концессій же, дан-

ныя властелямъ въ ущербъ народу, превратились въ цѣнность, за которую властели допустили царской власти высоко вознестись надъ ихъ властельскою силою. Однако, власть сербскихъ царей не достигла полнаго монархизма. Цари были ограничены принципомъ совѣщательнаго порядка, съ незапамятныхъ временъ проникавшимъ цѣлую государственную жизнь сербскаго народа и имѣвшимъ рѣшающее значеніе. На земскіе снѣмы, къ великому неудовольствію властелей, всегда являлисъ и селяне, которые не желали предоставить государственные снѣмы въ руки властелей и чрезъ это сдѣлать положеніе ихъ въ царствѣ привеллегированнымъ. Въ Законникѣ Душана было возбранено селянамъ это право присутствія на снѣмахъ подъ тажелымъ наказаніемъ. Очевидно, селяне вели борьбу за свое старое право, за свою идею и не боялись при этомъ никакихъ жертвъ.

На феодальномъ западѣ короли учредили привеллегированное сословіе городское съ цѣлью имѣть въ немъ опору противъ шлехты. Въ сербскомъ же царствѣ не было никакихъ побужденій для созданія городского сословія, такъ какъ въ немъ не было организовано и сословія пановъ. Сербскіе города не владѣли никакими особенными правами и точно также, кѣкъ дѣдины (наслѣдственныя помѣстья) и горы, населены были демократическимъ элементомъ.

Какъ смотръль народъ на работу своихъ царей-о томъ онъ высказалъ въ своей пъснъ «Женидба Душанова» 1). Душанъ является въ ней представителемъ сербскихъ царей; а дъйствіе, воспъваемое въ пъснъ, служить политическою аллегоріею, въ которой народъпъвецъ прикровенно, но довольно понятно, изображаеть свое отношеніе къ политикъ царей и пониманіе ея. Введеніе новотъ по западному образцу выражено въ пъснъ тъмъ, что царь Душанъ добивается руки дочери «латинскаго короля Михаила, который сидитъ въ Ледяномъ градъ». Латиняне не отказывають Душану и онъ съ огромною свитою отправляется въ Ледянъ градъ, чтобы получить въ жены дъвицу Роксанду—дочь короля Михаила. Но Душанъ не былъ свободенъ отъ слабостей. Латинскій король поставилъ своимъ условіемъ брака Душану, чтобъ онъ не приглашалъ на свадьбу своихъ племянниковъ Вукашина и Петрашина. Какъ воспитанникъ западной цивилизацін, латинскій король пренебрегаеть этими представителями сербскихъ народныхъ традицій; и царь Душанъ безъ спора соглашается на это условіе. Между тъмъ именно изъ этого стародавняго, консервативнаго элемента и пришло спасеніе для царя Душана, когда латиняне, «старые подводники», замыслили нарушить свое честное слово и причинить позоръ и гибель не только самому царю Душану. но и всей его многочисленной свитъ.

<sup>1)</sup> Српске народне пјесме (собр. Вук. Стеф. Караджичъ). У Бечу, 1875. кн. 2, стр. 132—154.

Эта пъсня столь замъчательна, такъ знаменито выясняетъ стародавнія хозяйственныя и общественныя воззрънія сероскаго народа и первую борьбу сероскихъ народныхъ принциповъ съ принципами западными, что заслуживаетъ внимательнаго разбора съ нашей стороны.

Латинскій король соглашается отдать Душану руку своей дочери;

но тогчасъ же поставляеть условіемъ при этомъ,

"Чтобъ не бралъ съ собою двухъ сестринычей <sup>1</sup>), Двухъ сестринычей—двухъ Войновичей: Вукашина да съ нимъ Петрашина; На пиру они—горьки пьяницы, При бесъдъ же – буяны лютые. Какъ напьются вина, станутъ ссориться,— Тяжко будетъ намъ отвъчать за пихъ Въ Ледяномъ—градъ латинскомъ".

Царь Душанъ собралъ свадебную свиту въ двѣнадцать тысячъ мужей и отправился съ нею въ дорогу. Шествіе тянулось мимо града Вучитрна, въ которомъ сидѣли упомянутые царскіе сестринычи. Видя это шествіе, они удивлялись и разсуждали между собою:

"За что же прогиввался уець 2)
Что не позваль нась въ сватавья?
Клеветой очериили—знать нась:
Чтобъ спало съ нихъ мясо живьемъ!
А ъдетъ царь въ землю Латинскую,
Юнака 3) же съ нимъ нътъ ни единаго,
Ни единаго нътъ съ нимъ родака 4),
Чтобъ помогъ царю въ горъ—бъдъ,
Какъ впадетъ онъ въ неволю латинянъ:
Латинцы—издавна обманщики;
Погубятъ они уйца нашего,
А незванными мы не смъемъ пойти".

Народное сознаніе предвиділю, что шагъ царя къ чужеземцамъ окажется ошибкою, но оставалось спокойнымъ. Только въ самый несчастный для царя моментъ народъ, которымъ царь пренебрегъ ради чужеземцевъ, спасаетъ и сохраняетъ его—но такъ, что самъ сохраненный не узнаетъ, отъ кого пришла къ нему помощь.

Старуха—мать братьевъ Войновичей, сестра Душана—велѣла своимъ сыновьямъ послать за ихъ младшимъ братомъ Милошемъ, который находился въ горахъ при стадѣ овецъ (а Душанъ вовсе не зналъ его) съ тѣмъ, чтобъ отправить Милоша въ свиту царя, къ которой онъ пристанетъ безъ всякаго приглашенія и будетъ оберегать царя. Милошъ пришелъ домой и старшіе братья обратились къ нему съ просьбою:

<sup>1)</sup> Племянниковъ-сыновей родной сестры царя Душана.

<sup>2)</sup> Дядя.

<sup>3)</sup> Удалецъ.

<sup>4)</sup> Близкій родственникъ.

"Милоше, нашъ братецъ родной, Не хочешь ли сватомъ незванымъ Въ свитъ уйца на свадьбу пойти? Какъ неволя царю прилучится, Ты сможешь подать ему помощь. А не будетъ неволи—домой возвратишься: Никто—въдь о томъ не узнаетъ!"

Народный духъ хочетъ стать геніемъ-хранителемъ царя; но считаетъ своимъ долгомъ выступить только въ крайнемъ случав, въ моменть крайней нужды. Затымь въ пысны изображается снараженіе братьями Милоша въ дорогу. Народный иввецъ съ любовію указываеть на красоту и богатство своего представителя, отмъчая нри этомъ и то, что старобылое народное хозяйничаные составляеть обильный источникъ благобыта, такъ что изъ него можно даже раздивать и латинамъ, - что именно въ сокровищахъ народной среды процвътаетъ и всякая добродътель, которой совершенно напрасно искать у западныхъ народовъ-чуждыхъ по въръ и правамъ. Сербънародникъ; онъ-храбрый и върный юнакъ. При всей простотъ своихъ нравовъ своимъ остроуміемъ онъ посрамляетъ чужеземцевъ, умъющихъ обмануть только слабыхъ, хотя бы и носящихъ на своихъ главахъ царскую корону. Но никогда не удастся имъ обмануть того, кто не пересталь жить своимъ исконнымъ, стародавнимъ способомъ въ духъ народа. Это народное воззръніе на самаго геніальнаго сербскаго государя-устронтеля мощной державы, счастливаго въ войнахъ, предъ которымъ дрожали сосъднія государства, дъйствительно. чрезвычайно характерно! Всъ славныя дъянія Душана не импонировали народу настолько, чтобъ закрыть глаза на то, что не казалось народу мудрымъ въ дъяніяхъ царя Душана — именно: на сближеніе его съ католическо-феодальнымъ западомъ.

Посмотримъ теперь, какъ изображаетъ народъ—пъвецъ внъшность своего идеальнаго богатыря періода пастырско-патріархальнаго!

"Снаряжали братья въ путь-дорогу Милоша: Петаръ кулаша 1) осъдлаль, А Вукашинъ Милоша одеждой облекъ. Сначала облекъ его тонкой рубашкой, Чистымъ златомъ по поясь расшитой, А низъ у рубашки изъ бълаго шолка. На рубашку надълъ онъ три тонкихъ ечерны 2), И долату 3) на нихъ съ тридцатью запонками, Златоковану току 4) надълъ сверхъ доламы— Добрыхъ ока 3), четыре въ ней золота было.

<sup>1)</sup> Конь сърой масти, мышинаго цвъта.

<sup>2)</sup> Родъ жилета.

<sup>3)</sup> Родъ пиджака.4) Панцырь, броня.

<sup>5)</sup> Вѣсов. мѣра=2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> фун.

Ноги въ ковче 1) и чакширь 2) одълъ, Кабаницу 3) булгарску на плечи накинулъ И булгарской шубарой 4) закрылъ его голову. Булгариномъ чернымъ казался Милошъ— Сами братья съ трудомъ бы узнали! Въ руки дали Милошу конье боевое И мечъ старый отца ихъ Войнова. Самъ Петрашинъ къ нему кулаша подводилъ. И кулашъ былъ покрытъ медвъдиной, Чтобъ не могъ его царь распознатъ".

Въ этомъ изображени отзывается и сильная тоска по поводу новыхъ сербскихъ порядковъ. Среди сербовъ уже не стало достойнаго примъра, истиннаго образца для изображения богатыря періода героическо-пастырскаго; пришлось заимствовать его отъ сосъдей — болгаръ, за которыми пъвецъ - народъ признаетъ преимущество предъ сербами въ томъ отношении, что первые владъютъ еще тою общественною благонравностью, которая у самихъ сербовъ, къ несчастію, уже исчезала.

Можно было предвидёть, что дёло не обойдется безъ комическихъ сценъ, когда вдругъ появится такой гость, одётый въ булгарскій плащъ, среди разнаряженной дружины царя. Онъ слишкомъ выдёлялся изъ среды щеголей-дворянъ и пановъ царской свиты не только своимъ внёшнимъ видомъ, но также и своими привычками.

Милошъ имълъ горскій обычай--Дурный навыкъ, принятый изъ пастбищъ: Пообъдавши въ полдень вздремнуть. И теперь на конъ Милошъ кръпко заснулъ, Удила опустивъ. Тутъ, почуявъ свободу, Конь голову задраль, вразился въ ряды свадебчань, Съ ногъ сбилъ коня, опрокинулъ съ нимъ мужа И вихремъ помчался впередъ, царскихъ коней догоняя. Примчался, сравнялся съ рядами дворянскихъ Коней, и пошелъ съ ними рядомъ. Дворяне хотъли булгарина бить, Но Стефанъ, сербскій краль, его не далъ въ обиду. — "Не касайтесь младого булгара!" сказаль имъ: "Такой уже навыкъ имъетъ булгаръ-"Въ полдень вздремнуть; и привыкъ онъ, сторожа стада. "Не бейте его, -- разбудите!"

Изъ этихъ словъ царя видно, что несмотря на всѣ латинскія вліянія, онъ помнитъ еще образъ жизни горцевъ, ту пастырскую жизнь, которую болѣе всего любитъ пѣвецъ-народъ, и не отрекся окончательно отъ старинныхъ первоначальныхъ народныхъ обычаевъ и по-

<sup>1)</sup> Родъ обуви.

<sup>2)</sup> Панталоны.

Плащъ.

<sup>4)</sup> Мъховая шапка.

рядковъ, — такъ что, если царь сдѣлаеть шагъ назадъ, а народъ шагъ впередъ, то они снова могутъ идти одинаковымъ шагомъ такъ же, какъ и ихъ копи.

> Проснулся Милошъ, отъ дремоты очнулся, Въ черны очи царя посмотрълъ (Съ царскимъ конемъ шелъ кулашъ въ одинъ шагъ)— И схватилъ удила, натянулъ ихъ, Острымъ стременемъ въ боки ударилъ коня И мигомъ обътхалъ весь рядъ свадебчанъ. Каждый шагъ кулаша былъ три копи 1), Каждый скокъ его быль на четыре. Какъ огонь, распалился кулашъ: Синій пламень дышаль изъ ноздрей. Остановился туть полкъ свадебчанъ: На кулаша и булгара дивились, Дивились въ себъ говорили: "Богъ Милосердный! Великое диво! "Добрый то конь; но какъ дуренъ юнакъ!! "Такого коня мы еще не видали. "Одинъ такой конь былъ у зятя царева; "Нынъ же онъ у Войновича".

Конь Милоша везбуждаетъ удивленіе въ царской дружинть, но юнака на немъ дружина не цвнитъ. Трое «удальцевъ» изъ царской дружины двлаютъ характерное предложеніе патріархальному юнаку:

— "Гой добрый молодець, булгаринь младой! "Промъняемся конями съ нами. "Еще лучшимь конемь наградимь мы тебя, "Сто дукатовь прибавимь къ нему, "Еще рало дадимь и воловъ. "И ори—себъ, хлъбъ добывай!"

Затъмъ въ пъсни ясно указывается на то, что земледъліе уже не служило характерною чертою патріархальной жизни сербскаго народа, дълавшей переходъ къ тому, что нынъ мы называемъ хозяйственно-экономическимъ и общественнымъ прогрессомъ. Милошъ отвергаетъ эти предложенія:

— "Провальвайте прочь, удальцы! "Лучшаго коня не ищу: "Не легко мнё и этимъ владёть! "Зачёмъ мнё дукаты? Что съ ними-бъ я дёлалъ? "Смёрять ихъ мёркою я не сумёю, "А счета дукатамъ не знаю. "Зачёмъ мнё и рало съ волами? "Орать не умёлъ и отецъ мой, "А я на отцовскихъ хлёбахъ выросталъ!

Какимъ спокойствіемъ дышетъ этотъ отвътъ! Юнакъ-пастырь отвергаетъ дары царской цивилизаціи и ограждается отъ нихъ всѣмъ своимъ патріархальнымъ консерватизмомъ, здравой простотъ котораго

<sup>1)</sup> Длина копья.

онъ отдаетъ предпочтение предъ прогрессомъ, вводимомъ въ народъ царемъ и его приближенными. Милоптъ— не ученъ; несмотря на то, опъ писколько не слабъе и не менъе ловокъ, чъмъ и сами приближенные царя, хотя послъднимъ онъ и не казался такимъ. Это обнаружилось тотчасъ же. «Три удальца», которымъ не удалось подобру пріобръсти прекраснаго коня, грозятъ Милошу отнять коня силою. На угрозу такъ отвътилъ имъ Войновичъ Милошъ:

"Сила беретъ даже землю и крвпкіе грады: "Почему-бъ не могли вы отнять кулаша? "На промвну коня я согласенъ, "Не могу только пвшимъ идти". Остановилъ тутъ Милошъ кулаша, Подъ медввдину онъ руку засунулъ. Тъ думали: "хочетъ сниматъ стремена!" Онъ же вынулъ златой шестоперъ 1) И хлеснулъ имъ Дьяковича Вука. Хлеснулъ его только слегка— Перевернулся три раза Дьяковичъ. Усмъхаясъ. промолвилъ Войновичъ Милошъ: "Пусть не столько грознъ уродится "Въ родной твоей Дьяковицъ!"

Здѣсь ясно сказалась сила стараго образа жизни и его преимуществъ. Но до сихъ поръ она не была вполнѣ сознача тѣми, кто чувствовалъ ее только своимъ инстинктомъ. Однако скоро представился случай яснѣе понять народную силу, въ виду латинъ и тѣхъ сербовъ, которые гнались за латинами. Царская дружина, наконецъ, достигла града Ледяна и расположилась подъ пимъ лагеремъ. Представитель народной неповрежденности все еще занимаетъ здѣсь послѣднее мѣсто.

> "Овса засыпали царскимъ конямъ, Ни пылинки не давъ кулашу. Увидалъ то Войновичъ Милошъ; Въ руку лѣвую взялъ опъ торбу И, изъ каждой кормушки наложивъ въ нее, Наполнилъ торбу до верха. Отойдя отъ коня, онъ сказалъ корчмару: "Корчмаръ, налей миъ вина!" Тотъ, надмънно его осмотръвъ, Молвилъ: "прочь проваливай, черный булгаръ! "Еслибъ имълъ ты булгарскую чарку, "Можеть быть, наточиль бы вина и тебъ; "Для тебя-жъ не припасъ я позлащенной чарки!" Посмотрълъ на него Милошъ грозно И ударилъ корчмара въ лицо, Такъ легонько корчмара погладилъ-Просунулись въ горло три зуба. Тутъ взмолился корчмаръ передъ нимъ: "Смилуйся—пощади, булгаринъ младой!

<sup>1)</sup> Родъ хлыста, дубины.

"Дамъ вина тебъ, сколько захочешь, "Хотя-бъ не хватало его и царю!" Ничего не отвътилъ Милошъ. Самъ уже черпалъ вино, какъ хотълъ.

Какъ скоро народный духъ и народная сила соберутся для самозащиты, они уже не прибъгаютъ къ окольнымъ путямъ, дъйствуютъ прямо и не знаютъ себъ препятствій. Элементарная сила народной жизни преодолъваетъ чужую школу и чуждые навыки, не сообразные съ народными правилами и господствовавшіе только до тъхъ поръ, пока народъ не вступитъ въ юнацкую сферу. Предъ народомъ все чуждое должно сдаться на капитуляцію.

Сестра царя Душана и ея сыновья ясно чувствовали, что Душанъ пойдеть къ латинамъ только для новаго обнаруженія на нихъ лжи и обмана со стороны латынъ. И дъйствительно, латинскій король, увидавъ сербскаго царя съ дружиною подъ своимъ городомъ, не только не отперъ воротъ Ледяного града, но еще кръпче заперъ ихъ и приказалъ своимъ въстникамъ со стънъ города возвъстить о томъ, что предварительно сербскій царь должень выдержать единоборство съ латинскимъ богатыремъ; и если въ этомъ единоборствъ побъдитъ царь, то получить руку девицы-дочери латинскаго короля. Если же нътъ, то онъ долженъ потерять свою голову и никто изъ его дружины не воротится домой. Царю не пришло даже и въ голову самому лично выступить въ единоборство; онъ искалъ охотника въ своей дружинъ. Послалъ своего въстника въ среду свадебчанъ съ объщаніями великимъ почестей и наградъ тому, кто выйдеть на поединокъ вивсто царя. Но изъ всвхъ дввнадцати тысячъ парадныхъ и выхоленныхъ свадебчанъ, сопровождавшихъ царя въ латинскую землю, не нашлось ни одного человъка, который бы отважился выступить за царя на поединокъ.

Испытанія, предложенныя латинскимъ королемъ царю Душану, суть факты изъ латинской цивилизаціи, овладѣвшей царемъ и сдѣлавшей его способнымъ встать о бокъ съ латинскимъ королемъ, въ качествѣ добраго пріятеля и члена его семейства. Первое испытаніе расчитано на тѣлесную (физическую) силу и ловкость. И вотъ изъ 12 тысячъ сербовъ, прибывшихъ за дарами цивилизаціи, ни одинъ сербъ не отваживается помѣриться съ представителемъ этой чужой цивилизаціи, ни даже самъ царь! Въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, постигшихъ царя Душана, онъ вспоминаетъ о своемъ сербскомъ народномъ принципѣ, который только одинъ могъ бы его спасти.

"Царь ударилъ рукой о колѣни. "Горе мнѣ, Богъ Милосердный! "Были бы здѣсь два сестриныча, "Два сестриныча, свѣтъ Войновича, "За меня на мейданъ 1) они вышли бы!"

<sup>1)</sup> Поединокъ.

Не усивлъ еще кончить Душанъ своей рвчи, Какъ подходитъ Милошъ и подводитъ коня Подъ бълый шатеръ Стефана царя. "Если угодно, мой царь-господинъ, "На мейданъ за тебя выйду въ поле!"

Царь объщаеть этому своему единственному заступнику великія почести, если онъ выиграетъ бой. Мгновенно озарила царя надежда; но вскоръ снова овладъла царемъ безнадежность, когда онъ разсмотрълъ неуклюжій видъ своего замънителя въ боъ.

Ужъ какъ всёлъ Милошъ на буйнаго коня, Отъвзжаль отъ царева шатра, Закинувъ конье на-опако 1).— Говоритъ ему Стефанъ, сербскій царь: "Сынку, не носи ты конья на-опакъ, "Ты конье обрати на-предакъ 2)— "Осмъять тебя могутъ латины". Милошъ Войновичъ такъ отвъчалъ: "Наряжай, царь, о царствъ своемъ, "Обо мнъ не тужи; коли будетъ нужда, "Я сумъю конье обратить. . А не будетъ нужды и неволи, Могу я и такъ обращаться съ коньемъ".

Здѣсь очень мѣтко характеризуется поверхность западной цивилизаціи, гдѣ внѣшность принимается въ расчетъ при рѣшеніяхъ жизненныхъ вопросовъ, даже рѣшаетъ эти вопросы и гордится надъ всѣми другими народами, имѣющими иную, болѣе грубую внѣшность. Ратоборецъ изъ латинскаго лагеря полагалъ, что съ нимъ вступитъ въ единоборство самъ царь Душанъ, или по крайней мѣрѣ самый именитый изъ его богатырей. Но увидѣвъ такого противника, какъ Милошъ, одѣтаго въ пастушескую кабаницу и не умѣвшаго даже держать копья, онъ считалъ позоромъ для себя вступать въ единоборство съ такимъ недостойнымъ ратоборцемъ.

"Войновичъ Милошъ тутъ сказалъ ратоборцу: "Гой, бѣлый латининъ, вставай! "Раздѣлимъ юнацкій мейданъ!" Отвѣчалъ ему бѣлый латининъ: "Проваливай, черный булгаринъ— "Я не вижу, чѣмъ сабли запачкать, "На тебѣ даже нѣтъ и одежды приличной! Осерчалъ тутъ Войновичъ Милошъ: "Выходи же скорѣе ко мнѣ, бѣлый латининъ. "Не по тебѣ твое платье— "Я раздѣну тебя, самъ въ него облекусь!" Тутъ поднялся латинъ на юнацкія ноги, На буйнаго вскочилъ гнѣдака И сталъ гарцевать по ровному полю.

<sup>1)</sup> На-оборотъ, обратно.

<sup>2)</sup> Напередъ остріемъ.

Грудью всталъ передъ нимъ Войновичъ Милошъ. Бълый латинъ въ него бросилъ копье, Мътя прямо въ юнацкую грудь, А Милошъ, забавляясь златымъ шестоперомъ, Отразилъ имъ копье богатырское— И оно разломилось на-двое. Тутъ взмолился къ Милошу латинъ: "Подожди меня, черный булгаръ! "Знать, подсунули мнъ столь дурное копье; "Взявъ другое, вернуся на битву!" Поскакалъ онъ по ровному полю. Пастырь Милошъ закричалъ ему вслъдъ: "Гой, бълый латининъ, постой! "Убъжать отъ меня хочешь, шельма!" И погнался по ровному полю за нимъ. У Ледянскихъ воротъ онъ латина догналъ, А врата были кръпко заперты. Милошъ бросилъ конье въ грудь латина, Пригвоздилъ юнака ко вратамъ, Приковалъ къ Ледянскимъ вратамъ, И отсъкъ ему русую голову, И голову бросиль въ торбу кулаша. Взяль потомъ подъ-уздцы гивдака И подвелъ къ своему государю-царю: "Я принесъ тебъ, царь, богатырскую голову!" Безъ числа наградилъ царь Милоша.

Латинскій король предложиль царю Душану и второе испытаніе, состоявшее въ томъ, чтобы онъ самъ или его замѣнитель перескочиль чрезъ трехъ коней, въ сѣдлахъ которыхъ были вставлены огненные мечи. Снова былъ данъ кличъ въ дружинѣ Душана; но никто не вызвался на такой подвигъ, кромѣ Милоша, продолжавшаго служить царю не въ качествѣ его сестрипыча, а лишь какъ простой пастырь. Царь довѣряется юному Милошу; но къ его состоянію относится съ большимъ нерасположеніемъ. Царь предлагаетъ Милошу:

"Ты бы сняль кобаницу булгарскую! "Чтобъ наказаль Богъ портнаго, -"Что сшиль кабаницу нескладно!" Ему отвъчаль тутъ Войновичь Милошъ: "Сиди себъ, царь; вино красное пей, распивай! "Не позоръ кабаницы моей: "У юнака—юнацкое сердце, "Ему не претить кабаница: "Да если овца порицаеть свое же рупо, "То не будеть имить и руна!

Въ этихъ словахъ какъ остро пъвецъ-народъ порицаетъ тъхъ, кто не бережетъ народной самобытности, подражая безполезной иноземщинъ! И самому царю дается здъсь совътъ оказывать здравому домашнему ядру предпочтение предъ чужою шелухою, хотя бы и очень заманчивою на видъ. Только то имъетъ цъну для народа, что состав-

ляетъ собственность народа «свое», составляетъ часть его существа, его быта. Между тѣмъ и на самомъ дѣлъ чужое-то нисколько не превосходить въ духовномъ отношеніи «своего», сербскаго, племенного. Милошъ счастливо выполниль и второе испытаніе и так. обр. латины вторично проиграли. Не смотря на то, они предложили царю третье испытаніе. Объявили царю о томъ. что изъ ледянскихъ вороть выйдуть въ поле три дѣвицы, похожія одна на другую, и царь долженъ угадать, которой изъ нихъ опъ послалъ свой перстепъ. Если же онъ не отгадаетъ, то потеряеть не только невѣсту, но и свою голову.

Царь ударилъ рукой о колвни: "Горе миъ, Богъ Милосердный! "И умомъ и юнацтвомъ мы взяли побъду: "Но, позоръ! не получимъ дъвицы!" Какъ услышаль объ этомъ Милошъ, Подошель къ Государю-Царю и сказалъ: "Дозволишь-ли мнъ, Государь, "Отгадать дъвицу Роксанду?" "-Постарайся, любезный сынокъ! "Но спрошу я тебя напередъ: "Какъ ты можешь Роксанду узнать? "Никогда не видалъ ты ея!" Отвъчалъ ему пастырь Милошъ: "Успокойся, мой Царь-Государь! "Когда пасъ я овенъ на Шарскихъ горахъ, "Узнавалъ я по маткъ ягненка. "И Роксанду, навърно, по братьямъ узнаю!"

И дъйствительно пастырь Милошъ блистательно доказалъ, что человъкъ его призванія можетъ быть компетентнымъ судьею не, только тогда, когда дъло касается характера и свойствъ его овецъ но также когда дъло касается и того, что латиняпе, считаютъ верхомъ познанія—именно знанія сердца и характера женщины! Какъ и чъмъ воспользовался Милошъ для того, чтобы узнать царскую невъсту? Прежде всего ему нужно было призвать на помощь красивую внъшность. Но лично самъ Милошъ имълъ для того мало данныхъ. Поэтому ему дано на помощь богатство. Затъмъ къ красотъ и богатству Милоша присоединена еще угроза. Стоитъ послушать пъвца о томъ, какъ велъ себя и дъйствовалъ Милошъ.

И пошель Милошъ полемъ широкимъ, Ко вратамъ подошелъ, гдъ дъвицы стояли, Сбросилъ съ илечъ кабаницу булгарскую, Съ головы снялъ булгарску шубару. (Заслонилися шелкъ и багрецъ, Засіяла тока на груди И златыя застежки доламы. Просіялъ весь Милошъ среди поля зеленаго Словно красное солнце въ горахъ). На лугу разостлалъ кабаницу,

Разложилъ на ней перстки и перла, Перлы — бисеры и драгоцънные камни: Изъ ноженъ вынулъ онъ старый мечъ И сказаль туть прекраснымъ дъвицамъ: "Котора изъ васъ тутъ Роксанда дъвица, "Рукава пусть подниметь и шлейфъ "И возьметъ себъ кольца и перлы, "Перлы-бисеры и драгоцвиные камни! "Если жъ другая протянетъ къ нимъ руку, "Клянусь своей върой святою-"Вълы руки той укорочу по локоть!" Какъ услышали это дъвицы, Посмотръли на среднюю крайнія двъ; Въ землю потупила очи Роксанда, Шлейфъ забрала и рукавы, Въ бълые руки брала она перстни и перлы, Перлы-бисеры и драгоцънныя камни. Двъ другія жъ дъвицы бъгомъ побъжали, Но Милошъ преградилъ имъ дорогу, За руки взяль онь объихъ И встхъ трехъ ихъ привелъ ко царю.

Только дорогою домой Милошъ признался царю Стефану Душану въ томъ, что онъ—сынъ его сестры и затъмъ разлучился съ царемъ. Напрасно нарь удерживалъ Милоша у себя; онъ не остался. Сначала Милошъ отправился въ свою семью въ Вучитрнъ, а потомъ снова возвратился къ своему первоначальному образу жизни, къ своимъ стадамъ на Шарнъ—планину.

У сербовъ очень сильно развито право обычая; разработано до мелочей и приноровлено къ различнымъ подробностямъ правовыхъ отношеній. Сила этого права обычая не сломлена и до сихъ поръ и, вслъдствіи этого, можно измърять большую или меньшую силу сербской народности. Сербскіе и югославянскіе ученые—правовъды новаго времени имъютъ очень слабое представленіе о правъ обычая—особенно вслъдствіе того, что ничго о томъ не преподается въ западныхъ школахъ, гдѣ они получаютъ свое образованіе. Еще Пухта (въ Gewohnheitsrecht, I, р. 125) жаловался на хорватскихъ юристовъ: «ко всему прицъпляются», писалъ онъ, «лишь не касаются того, что есть народнаго; разбираютъ и работаютъ надъ каждою правовою формою, только не надъ народною; всему другому посвящаютъ свои силы, только не народу. Даже и та народная работа, которую они иногда выполняютъ, столь мало отвъчаетъ своей цъли, что результатовъ ея никоимъ образомъ нельзя отнести къ народной работъ».

Подкапываніе и ослабленіе правовыхъ обычаевъ въ сербскихъ земляхъ прогрессируетъ сообразно съ прогрессомъ западнаго вліянія на нихъ. А между тѣмъ западные законодатели привыкли составлять законы для своихъ народовъ безъ всякаго вниманія къ самому народу,

къ историческимъ и бытовымъ особенностямъ его духа и характера и этотъ фактъ—всюду въ западной Европъ, не смотря на то, что законы утверждаются собраніями, а признаются и принимаются на-родными представителями. Западные законодатели не гнушаются заимствованіями шаблона законовъ у сосъдей и вставлять свои народы въ чужія формы—все равпо: годятся-ли они для народа, или нѣтъ. А все-же римляне, наставники и образцы западныхъ правовъдовъ. заботливо соблюдали права народныхъ обычаевъ, основательно зпали ихъ и высоко цънили, полагая, какъ прекрасно выразился о нихъ В. Богишичь, что источникъ обычая коренится въ внутреннихъ потребностяхъ народной жизни, какъ и пародной воли, хотя бы и неяспо высказанной, tacitus consensus populi.

Именно ненарушимая и непреоборима сила правового обычая у сербовъ и руководила царемъ Стефаномъ Душаномъ, когда онъ приводилъ въ порядокъ правовыя отношенія своего парода доселѣ знаменитымъ своимъ «Законпикомъ»; онъ не оставилъ безъ вниманія права народнаго обычая и не издалъ такихъ постановленій, которыя бы могли противоръчить праву народнаго обычая. Самый восточный характеръ сербскаго народа исключаль уже эту возможность. Но царь Душанъ внесъ въ свой Законникъ и то, что шло дальше правовыхъ воззръпій сербскаго народа и привнесено было въ жизнь или вслёдствіе естественнаго теченія діль, или же вслідствіе дійствительнаго, можетъ быть, только частичнаго, вліянія запада. Можно съ увъренностью сказать, что царь Душанъ своимъ законникомъ утвердилъ то правовое состояніе, какое развилось въ Сербіи вплоть до его времени. И въ этомъ случав, если, съ одной стороны. онъ не вполив удовлетвориль воззрвніямь своего народа, главнымь образомь воззрвніямь соціальнымь то съ другой стороны—онъ предотвратиль опасность подтачиванія подъ зданіе государства и жизни народа со стороны правовыхъ и соціальныхъ вліяній запада.

Мы разсматриваемъ аграрно—правовыя отношенія, установленныя «Законникомъ Душана». опираясь на Вепіамина Каллая (исторія Сербіи) - нынъшняго верховнаго правителя Босніей и Герцеговинойкотораго, вследствій этого. можно считать авторитетомь. Въ своемъ ученомъ трудъ г. Каллай говоритъ о томъ, что въ Боснію онъ пришелъ не безъ глубокаго знанія сербскихъ дѣлъ и что именно вслъдствіе этого и былъ приглашенъ къ занимаемой имъ нынъ должности. Въ періодъ царя Душана существовали двъ главныя формы земель-

наго владънія: баштина и пронія.

Баштина, или иначе сказать—дъдовина, отцевина, давала полное и неприкосновенное право на владъпіе. Сообразно съ яснымъ выраженіемъ законника, баштина не могла быть ни проданною, ни промъненною, ни отнятою сильнымъ, хотя бы такимъ сильнымъ былъ самъ царь, или царица. Уже эта неприкосновенность владенія баитиною служить доказательствомь того, что она возникла изъ основь задруги. Первоначально все имѣніе задруги было общимъ, а владѣніе имъ совершенно независимымъ. А эта независимость владѣнія предполагала свободу баштины отъ всевозможныхъ даней—тѣмъ болѣе потому, что та суверенита, которою нѣкогда руководились племена при всѣхъ своихъ отношеніяхъ и на которую болѣе славныя семьи утверждали свое право для себя и своихъ наслѣдииковъ, даже въ позднѣйшее время, когда развилась государственная жизнь, могла простираться только на владѣльческія отношенія. Баштины были свободными отъ всѣхъ бременъ—какъ барщины, такъ и даней. Властели въ качествѣ владѣтелей баштинъ, имѣли лишь одну повинность: военную, которая, впрочемъ, тогда была скорѣе правомъ, чѣмъ повинностью. Естественнымъ послѣдствіемъ баштины, этого полнаго и неограниченнаго владѣнія, было то, что всѣ обыватели, всѣ храмы и проч., составляли принадлежность баштинъ и вмѣстѣ съ ними перемѣняли своего господина.

Баштина не составляла привиллегіи властелей и вообще только зажиточныхъ родовъ. Ею могъ владѣть и владарь, и властель и особа духовпая, монастыри и храмы, а за рѣдкими исключеніями даже и неропхъ. Каждая часть первоначальной баштины обезпечивала своему владѣтелю тѣ права и выгоды, которыя вытекали изъ нея, были соединены и опредѣлены ею.

Кралевскій родъ Нѣманичей также имѣлъ свою баштину; ею была Зета — нын в шняя Черногорія. Зета составляла нед влимую собственность этого рода; на этой-то классической почвъ сербской народной жизни и духа и учились управлять народомъ наслёдники трона. Такимъ образомъ сербскій тронъ былъ баштиною Нѣманичей въ то время, какъ остальные сильные роды были оттолкнуты отъ трона и царская власть стала уже исключительнымъ правомъ Неманичей. Царская власть давала права управлять и судить. награждать за заслуги и наказывать виновныхъ. Царь имълъ власть конфисковать въ пользу короны или продавать земельныя владёнія лицъ, провинившихся противъ государства. Вслёдствіе этой конфискаціи дёлались новыя баштины. Самое понятіе батшины, какъ наслёдственнаго земельнаго владънія, предполагало уже то, что баштина не могла возникнуть изъ непосредственных в даровъ царя въ первомъ колънъ владътелей да-ромъ; но даръ становился баштиною только съ того времени, какъ переходиль по наслёдству къ потомкамъ одареннаго и только съ этого времени становился баштиною. Получившій земельный даръоть царя имълъ личное право обращаться съ этою землею по своему желанію; но наслъдники уже лишались этого права самовольнаго распоряженія землею. Также и вновь построенныя сооруженія, на этой земль были подчинены тъмъ же правиламъ владънія.

Часть властельскихъ поземковъ состояла во владении селянъ и

называлась «пронія». Подобно баштинъ, пронія также не могла быть ни продана, ни куплена, ни подарена. Не могъ продать, купить или подарить ее ни властель—хозяннъ поземка, пи селянинъ, обязанный за пользованіе поземкомъ выполнять еще работы въ пользу властеля. Но за то впродолженіи всего времени, какъ выполнять эти работы, селянинъ не могъ быть прогнаннымъ властелемъ съ поземка и поземокъ не могъ быть переданъ въ пользованіе другому лицу. Пронія была перазлучно соединена съ баштиною и лишь вмъстъ съ нею перемѣняла своего владътеля.

Лица, пользовавшіяся пронією, назывались «перопхи», или «отроки».

Общественныя паствины и лѣса состояли въ пользовании неропховъ, а властель, кажется, не имѣлъ вовсе права пользоваться ими. Для пользы общинъ перопхи принимали къ себъ кочующихъ влаховъ и арбанасовъ. которые за это обязывались платить имъ наемную плату.

Въ подобномъ же отношени влаховъ къ неропхамъ стояли и властели къ земле—панамъ (царямъ) въ случаъ, если получали отъ нихъ часть земли въ наёмъ, или же во временное пользование.

Властелемъ могъ стать и иностранецъ, если царь удълялъ ему баштину, пользованіе которою служило условіемъ властельства.

Владѣтелями обширныхъ баштинъ были также церкви и монастыри. Селяпе, жившіе на церковныхъ земляхъ (вотчинахъ). «пряворцы» (пряворъ — пропіаръ), были свободны отъ всѣхъ податей и служебныхъ обязанностей помѣщикамъ; падъ ними была только верховная власть ихъ и право суда. Черное низшее духовенство (мнихи) не имѣло особенныхъ правъ, но за-то было совершенно независимымъ отъ свѣтской власти. Отношенія же бѣлаго (свѣтскаго) духовенства управлялись тѣми, на чьей землѣ стоялъ храмъ. Тотъ, кому принадлежала земля, былъ обязанъ заботиться и о пуждахъ храма (патронатъ). Если земля была и помѣщичьею, духовныя особы оставались совершенно свободными отъ тягла. Духовное лицо не могло оставить храма, пока патронъ наполнялъ свои повинности по отношеніи къ нему и храму. Оскорбившій духовную особу подвергался строгому наказанію.

Низшимъ классомъ духовнаго сословія были себры (правильнъе жебраки, нищіе), не имѣвшіе никакихъ привиллегій. Они не имѣли никакого участія ни въ дѣлахъ общественной важности, ни въ дѣлахъ политическихъ—въ скупштинахъ. Противящійся этому установленію себръ бывалъ цейхованъ т.-е. у него надрѣзывали правое ухо. Это указываетъ на то. что и себры первоначально, на равнѣ съ прочими обывателями, имѣли право ходить на скупштины, а также и на то, что за участіе (самовольное) въ скупштинахъ себры подвергались строгимъ наказаніямъ, о которыхъ имъ должно было напоминать надрѣзанное ухо. Если властель папосилъ побои себру,

несъ легкое наказаніе; если же наобороть себрь наносиль побои властелю, то подвергался большому наказанію. Если себру быль данъ поземокъ для пользованія. то онъ обязывался выполнить условія, договоренныя между нимъ и властелемъ (землепаномъ, церковью).

Баштина въ до - Коссовской Сербіи аналогична съ «спупнымъ статкомъ» на западъ, но общественное значение первой значительно шире. Такъ какъ баштина служила условіемъ личной независимости, то каждый домогался ея и имълъ возможность получить ее. Первоначально баштина была недълимою, но потомъ (позднъе) она могла быть и раздъленною съ согласія земленана и изъ нея могло образоваться нъсколько баштинъ, для умножающихся семействъ одного и того же рода, со всъми правами, сопряженными съ владъніемъ баштиною. Далъе видимъ, что владъніе и сооруженіе баштинъ не было исключительнымъ правомъ только властелей съ согласія земленана, но также правомъ и каждаго гражданина. Чёмъ больше была баштина, тъмъ больше силы имълъ родъ, владъющій ею и тъмъ большее значение имъли представители этого рода въ жупъ, скупштинъ. при дворѣ. Но честь и слава, добытая въ дѣлахъ администраціи или на войнѣ, падала уже на цѣлый родъ, а не принадлежала только одной особѣ. Вслѣдствіе этого здѣсь (въ сербск. народѣ) не было вовсе личнаго дворянства и сельское властельство есть нѣчто существенно иное, чъмъ западно-европейское дворянство. Властели не представляли собою привиллегированнаго сословія; не могло быть и не было никакого формальнаго возвышенія въ сословіе властелей; не было ни декретовъ, ни грамотъ. Властельство принадлежало роду и было связано съ баштиною; властельство было земельнымъ вла-дъніемъ, а не дворянскимъ сословіемъ. Старочешскіе лехи и владыки, а также и русскіе бояре, были подобнымъ же сословіемъ народа.

Когда назападѣ самые сильные дворяне присвоивали себѣ королевское значеніе, между королемъ и сильными дворянами (шлехтичами) заключался договоръ, состоявшій въ томъ, что послѣдніе, 
передавши формально свои помѣстья королю, снова получали ихъ 
отъ короля въ качествѣ лена и король утверждалъ ихъ въ правахъ 
леннаго владѣнія и, сообразно съ договоромъ, этотъ порядокъ долженъ былъ повторяться при всѣхъ наслѣдствахъ. Такое отношеніе 
шлехты къ земленану составляетъ основаніе феодализма на западѣ. 
Ничего такого не было въ до-Коссовской Сербіи. Каждый сербскій 
властель ощущалъ въ себѣ нѣчто царское, каждый селянинъ и пастырь—нѣчто властельское. А все вообще обывательство состояло 
между собою гораздо ближе, нежели какъ это было въ земляхъ феодальныхъ. Сербское населеніе сближала не только баштина, но и 
пронія, потому что въ пронійномъ отношеніи, получаемомъ въ наслѣдственный наемъ, состояли рѣшительно всѣ въ государствѣ, кромѣ 
господина земли (царя): какъ владѣтели баштинъ, такъ и сильные

властели. Так. обр. каждый правоспособный гражданинъ былъ въ ивкоторой степени и господиномъ и подданнымъ. А это имвло уравнивающее вліяніе на общество: у сильныхъ опо умаляло власть, а слабымъ оно прибавляло; всвмъ же вообще давало сознаніе правоспособности и человъческаго достоинства. Но самою свътлою староною до—Коссовской организаціи сербскаго царства было то. что всюду, гдв эта организація имвла значеніе, не было лицъ въ полномъ смыслѣ безправныхъ.

Владъніе землею и многочисленными стадами прибавляло обществепнаго значенія. Людямъ свойственно, при нормальныхъ отпошеніяхъ, удерживаться тамъ, гдъ-источникъ ихъ благобыта и значенія, именно: въ деревит, среди своего рода, своихъ полей и наствинъ. Ничто не способствало у сербовъ развитію городовъ п городского (мѣщанскаго) сословія, которое на западѣ разцвѣло на почвъ феодализма, было поощряемо и снабжаемо привиллегіями со стороны королей, чтобы въ городскомъ сословіи находить имъ опору противъ шлехты. Города, находившіеся въ центръ Балканъ, происходили еще изъ греко-римскаго періода: новыхъ городовъ не основывали; старые же города не имъли ни привиллегій, ни даже поземковъ, что служило показателемъ, что обыватели городовъ были изъ сословія себровъ. Так. обр. горожане въ общественномъ отношенін стояли ниже земледёльцевъ и пастырей. Города лежали на торговыхъ дорогахъ. Чрезъ нихъ провзжали, а часто и останавливались въ нихъ, различные чужеземные кунцы. Обязанностію горожанъ было - оказать имъ гостепріимство, за что горожане пользовались правомъ самоуправленія, служившимъ немалою приманкою для себровъ, потому что они все же пріобратали здась право, какого иначе не имъли бы. Общение съ чужеземными купцами привлекало и самихъ себровъ къ торговлъ: безсомнънія, первоначально они становились только комиссіонерами и уже много поздиже превращались въ самостоятельныхъ купцовъ, такъ что впоследствіи торговля стала ихъ наслъдственнымъ призваніемъ. Въ торговлъ себры находили и вознаграждение за землю, стада и военнуюславу. Себрское происхожденіе купцовъ еще досель замьтно на старомъ купць. Сербскій селянинъ обыкновенно очень гордъ, какъ магнатъ; купецъ же скроменъ, замкнуть и робокъ. И эти особенности духа не оставляли сербскаго купца даже и тогда, когда онъ достигалъ большого состоянія. Города не были очагомъ ремесленничества, потому что обыденныя ремесленническія пужды ограждаль домашпій сельскій промысель, а нужды особенныя удовлетвориль чужой привозъ.

Городское сословіе по западному образцу начало развиваться въ подградьяхъ нѣкоторыхъ градовъ (крѣпостей). За то, что себры помогали ставить грады и брали на себя обязанность содержать градоы (стѣны и валы града) въ добромъ порядкъ, они получали право со-

оружать себѣ дома на землѣ. принадлежащей граду, но не составляющей ихъ собственнаго владѣнія. Въ подградьи себры пользовались, дѣйствительно, правами, какими награждалъ ихъ господинъ поземка, бывшій въ то же время и ихъ третейскимъ судьею. На этой первоначальной стадіи городское сословіе у сербовъ не получило развитія. Нужно упомянуть еще о томъ, какія повинности были у сель-

Нужно упомянуть еще о томъ, какія повинности были у сельскаго обывателя въ до – Коссовской Сербіи на чужой (землепанской,

властельской или церковной) землъ.

Неропхъ на властельской землѣ, по закону Душана, долженъ былъ два дня въ недѣлѣ «работать» для своего властеля и. кромѣ того, долженъ былъ платить ежегодно денежную дань («царскій перперъ»), которую властелинъ платилъ государству въ качествѣ своей собственной дани. «Работою» неропхъ выполнялъ всѣ хозяйственныя работы на поляхъ, лугахъ и виноградникахъ своего властеля. Кромѣ строго опредѣленной работы и царскаго перпера властель не смѣлъ требовать отъ неропха никакой другой работы или дани. Противъ каждаго произвола и несправедливости неропха хранилъ властельскій законъ. Если неропху оказывалась несправедливость со стороны помѣщика, то онъ имѣлъ право вызывать помѣщика на судъ, хотя бы его помѣщикомъ былъ властель, церковь и даже самъ землепанъ (государь). Если бы проигралъ процессъ помѣщикъ, то на обязанности суда было: вознаградить также и убытки неропха. Если же неропхъ проигрывалъ процессъ, то помѣщикъ не имѣлъ права мстить неропху за то, что послѣдній обжаловалъ его на судѣ.

«Излагать великую важность этихъ постановленій (узаконеній) Душана было бы совершенно излишне». прибавляетъ В. Каллай: «вполнѣ очевидно то, что эти узаконенія заключали въ себѣ одну изъ самыхъ важныхъ, самыхъ достохвальныхъ заботъ объ охранѣ непривеллегированныхъ классовъ общества, каковую заботу очень рѣдкое изъ европейскихъ государствъ 14-го вѣка могло обнару-

живать».

Государственныя дани были двоякаго рода: сокъ и наметъ, или гарачъ. Сокъ платился натурою; а гарачъ означалъ дань деньгами съ особы, или головы, и этой дани былъ повиненъ каждый. Собственно говоря, пресловутый въ романахъ югославянскій гарачъ принесенъ на турецкое иго уже въ качествъ собственно-сербскаго наслъдства. Вымогательство же сборщиковъ этого вида податей датируется, дъйствительно, со временъ турецкихъ. Денежная дань стояла въ прямомъ несогласіи съ хозяйственною жизнью податнаго сословія, считавшаго законною податью только десятокъ (= десятину=1/10 часть) съ урожая, потому что при своихъ хозяйственныхъ отношеніяхъ народъ не видълъ въ деньгахъ неизбъжнаго условія своего благобыта.—въ особенности же и потому еще, что при выбиваніи (при платежъ) этой подати не обходилось дъло безъ затрудненій. Но государству деньги

были пужны для веденія войнь; средства же къ содержанію войскъ должно было приготовить обывательство, которое, кром'в того, было еще повинно дать царскому войску «пристреши и синжи» 1), когда оно располагалось стапомъ среди парода.

Личное имущество составляло полную противоположность баштинъ. Оно называлось «стечевина» оть слова «стечи»—пріобратать, наживать (сравн. съ чешск. «добытекъ» и «набытекъ»). Каждому, конечно, давалось право и возможность имъть личное имущество. точно также, какъ пріобрътать и баштину. Это право принадлежало не только властелямъ-великимъ и малымъ, но и неропхалъ. Въ этомъ послъднемъ случат неропхъ быль ограничаемъ только тъмъ, что не могъ дать воздёлывать свою баштину чужимъ людямъ, нанятымъ, но подъ страхомъ тяжелаго наказанія былъ обязанъ самъ хозяйничать и работать на ней. Этимъ запрещеніемъ имъть наемниковъ неропхамъ было возбранено накапливать въ своихъ рукахъ баштинской земли и пріобрътать собственности больше, чъмъ было нужно для своего содержанія и так. обр. уподобляться властелямь. Но эта охрана была лишь матеріальною, но не правовою. Въ этомъ ограничении неропха сказалась забота также и о томъ, чтобы неропхъ не вынуждался обращать своего личнаго труда болъе для пользы своего государя (господина. хозяина), нежели для своей собственной пользы. Остатокъ (излишекъ) своихъ рабочихъ силъ неропхъ могъ посвящать чисткъ и удобренію пустыхъ ладъ 2) и мытенью лъсовъ 3), при чъмъ разработанную такимъ способомъ почву господарь 4) съ неронхомъ дълили пополамъ--но вообще такъ, что выдъленный неронху новый поземокъ не становидся его баштиною, но лишь давался ему въ наслъиственное пользование.

Неимѣвшимъ политическихъ правъ людомъ были себры, или отроки. влахи, цинцари. цыганы и сасы (нѣмецкіе рудокопы); всѣ они составляли безземельный классъ населенія. Неимѣвшимъ земли людямъ были предоставлены вообще служебныя работы. Жебраки (себры). или отроки были работниками землевладѣльцевъ (сравн. значеніе слова «отрокъ» въ вост. Чехіи). Они не только не имѣли земли, но даже не имѣли права и имѣть ея. Въ качествѣ судьи завѣдовалъ ими самъ господарь (хозяинъ). но не царскій судья. Они были совершенно прикрѣплены къ землѣ.

Какъ земледълію для выполненія работъ общественный порядокъ далъ себровъ, такъ и пастырство имъло свой служебный людъ, аналогичный себрамъ и тоже несвободный. Какъ себры не имъли собственной земли, такъ и этотъ пастушеско-служебный людъ, не имъя собствен-

<sup>1)</sup> Ночлегъ и провіантъ.

<sup>2)</sup> Пустошь, пустырь.

<sup>3)</sup> Сведеніе (рубка) лъсовъ съ цълію раздълки мъста подъ пахоту.

<sup>4)</sup> Хозяинъ земли.

ныхъ стадъ, занимался пасеніемъ стадъ своихъ господъ-пастырей и проживалъ при нихъ. Его также называли влахомъ; а отсюда – и поношеніе, соединенное съ этимъ названіемъ. Золотыя буллы «лечанская» и «святостепанская» запрещали сербамъ браки съ влахами. Въ этомъ запрещении уже имъется доказательство того, что влахи были не только не равноправнымъ и низшимъ, но и осужденнымъ на въчную инферіориту классомъ населенія. Янъ Пейскеръ догадывается, что эти пастухи-влахи пришли на Балканы позднъе сербовъ (Слово о задругь, стр. 27). Я полагаю вполнъ правдоподобнымъ, что эти пастыри-слуги также, какъ себры и неропхи, происходили изъ тузем-наго обывательства, порабощеннаго сербами. Часть его эмансипировалась, а другая болье численная часть оставалась въ хозяйственномъ и общественномъ порабощеніи. Въ періодъ сербскихъ завоевапій судьба туземнаго обывательства была иною. А все же влаховъ-«пастырскихъ слугъ» нужно различать отъ влаховъ-«пастырской шлехты», какъ ее называеть Пейскеръ. Это-двъ различныя общественныя величины, какъ считаетъ ихъ совершенно справедливо Пейскеръ. Но. по моему мнънію, онъ возникли изъ одного и того же этническаго начала, а причины разности должно искать не въ томъ, что одни пришли поздибе, а другіе раньше, но въ томъ, въ какія отношенія пришлось имъ встать къ своимъ побъдителямъ съ самаго начала. Только тѣ изъ влаховъ, которые поддались побъдителямъ съ мужествомъ, сохранили свое достоинство и заявили о своемъ желаніи жить въ согласіи и единствъ съ своими завоевателями, получили отъ сербовъ хозяйственныя и сословныя выгоды и преимущество; другіе же не получили этого. Такъ всюду вела себя и до сихъ поръ ведетъ шлехта, когда явится пепріятель. Покуда есть возможность преодольть непріятеля, она сама стоить противь непріятеля, ведеть противъ него войско и народъ; но лишь замътила, что непріятель, достигнувъ уже внъшней побъды надъ нею, желаетъ овладъть землею на долгое время, сама же шлехта уже заводить переговоры съ непріятелемъ-побъдителемъ о томъ чтобы сохранить ей преимущество своего положенія и при новомъ господствъ. Такъ бывало всюду и будеть всегда такъ! Поэтому нътъ нужды искать въ чемъ-либо другомъ причины соціальной разности между влахами пастырской шлехты и влахами-пастырскими слугами.

Похоже на правду и то, что и сербы были остаткомъ первоначальнаго, парабощеннаго обывательства и упомянутыя запрещеніи о бракахъ касались также и ихъ. Число себровъ увеличивалось военно-плънными, а также лицами, лишенными общественныхъ правъ состоянія.

О всъхъ общественныхъ дълахъ сербы разсуждали и постановляли на громадахъ, болъе извъстныхъ подъ именемъ саборовъ, скупштинъ и соймовъ (чеш. спъмовъ). Скупштины были земскія, жупныя, сельскія, церковныя—коротко: всевозможныя. Для участія на нихъ приглашались не избрапные только представители; но и всякій нолноправный сербъ могъ участвовать въ нихъ по своей доброй волѣ. Саборныя (зборныя) ностановленія и самоуправленіе стали для сербовъ какъ бы врожденными.

Но вопросъ — о томъ: имъло ли значение государственное право Душана также и въ Боснии съ Герцеговиной, въ этихъ областяхъ, имъвшихъ своихъ государей?

душана также и въ воени съ герцеговинои, въ этихъ областяхъ, имъвшихъ своихъ государей?

Во времена Душана Боснія была государствомъ, независимымъ отъ Сербіи, и банъ ея Стефанъ Костромановичъ въ 1349 г. велъ войну съ царемъ Душаномъ. Правда, Душанъ пріобрълъ большую часть Босніи и назвался боснійскимъ королемъ; но вскоръ послъ того онъ умеръ, такъ что не успълъ завести въ Босніи своихъ порядковъ и законовъ.

Чтобы отвётить на поставленный нами вопросъ, можно имёть въ мысляхъ тотъ фактъ, что законникъ Душана основанъ на правѣ обычая, который былъ общимъ не только для всёхъ сербскихъ краевъ на Балканахъ, но и для другихъ тамошнихъ народовъ. Царь Душанъ только сдѣлалъ нѣсколько авансовъ въ пользу властелей, которые были нанболѣе близкими ему и въ которыхъ онъ нуждался для своихъ военныхъ предпріятій. Вообще же онъ предписалъ народу болѣе тяжкія времена, чѣмъ какія были до того времени, и взвалилъ на нихъ болѣе тяжелую работу. Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ къ ненавистному и страшному феодализму, о которомъ балканскіе народы знали дурныя вѣсти. Но по указаннымъ причинамъ онъ не могъ далеко уйти по этой дорогѣ, хотя бы и хотѣлъ. Между тѣмъ возможно и то, что нѣкоторыми выгодами, дарованными и узаконенными въ пользу властелей, Душанъ желалъ затруднить феодализму навсегда дорогу къ сербскому народу. Онъ открылъ ворота феодализму въ сербское отечество и допустилъ феодализму вступить въ него одною ногою; но, когда одна нога оказалась тамъ, онъ заперъ и зажалъ ее.

Такимъ образомъ картину аграрныхъ и соціальныхъ отношеній сербскаго государства въ томъ видѣ, какъ оно является въ Законникъ Душана, можно съ полною увѣренностью считать картиною этихъ отношеній и въ земляхъ, нынѣ оккупованныхъ Австро - Венгріею,—но лишь съ тѣмъ добавленіемъ, что въ Босніи существовала еще большая консервативность, сильнѣйшее увлеченіе своими старыми порядками и увѣковѣченными обычаями, чѣмъ въ Сербін. Это доказывается природою страны и обывательства.

Уже было сказано о томъ, что Боснія съ Герцеговиной болѣе годились для пастушескаго образа жизни, чѣмъ для земледѣльческаго. Какъ наиболѣе старая форма хозяйственной жизни, пастушество предполагало (обусловливало) болѣе старую форму и жизни соціальной—задругу. Боснія и Герцеговина— это классическая почва задружной

жизни, которая даже въ наше время удержалась еще въ силъ и не только потому, что была сохранена турками, но и потому, что здъшнее обывательство имъетъ особенную, врожденную наклонность къ ней. Задруга въ Босніи и Герцеговинъ до сихъ поръ сохранилась не только въ народъ, но и въ властельскихъ родахъ. И только нынъ оккупація уничтожаетъ задружную организацію и этимъ, конечно, способствуетъ стъсненію и обремененію населенія.

Хозяйственныя и общественныя воззрѣнія у каждаго народа тѣсно связаны съ воззрѣніями религіозными. Иногда религіозное воззрѣніе прямо внушаетъ и развиваетъ ихъ; иногда же и сами общественнохозяйственныя воззрѣнія оказываютъ вліянія на твореніе формы религіозной. Во всякомъ случаѣ связь ихъ съ религіею неразрывна. Это общее правило не нарушается даже и при отрицаніи религіи — при атеизмѣ и нигилизмѣ. Изъ атеизма и нигилизма возникаетъ соціальный развратъ: анархизмъ; но и онъ все же остается въ зависимости отъ отношеній между воззрѣніями религіозными и соціально-хозяйственными.

Въ томъ обстоятельствъ, что Боснія сдълалась первою родиною для богомильской секты, столь мощно развившейся здёсь и захватившей собою всъ слои обывательства и даже самый тронъ — не было ничего совершенно случайнаго. Идеаломъ богомильства служила нервичная Христова церковь, которую они представляли своеобразно, потому что присвоивали себъ право свободнаго толкованія Евангелія (отвергали ветхій завѣтъ) и строили свои религіозныя представленія на апокрифахъ при помощи своей фантазіи. При этомъ оказывали на нихъ вліяніе и языческія представленія. Если возможно православіе у сербовъ назвать земледъльческою върою, то богомильство заслуживаеть названія в'тры пастырской. У настырей, постоянно живущих в на горахъ ири своихъ стадахъ вдали отъ роскони и изобилія, созданные рукою человъка храмы не считались священными мъстами, а священникамъ они не върили, подозръвая ихъ въ фарисействъ. Отвергая храмы, богомилы-пастыри отвергали и иконы и весь вообще формализмъ въ религіи. Въ особенности имъ были ненависны звоны колоколовъ, которые они считали трубою сатаны. Находясь въ постоянномъ столкновеніи съ природою и испытывая на себъ ея капризы, пастыри-богомилы пе считали природу совершенною. Здъсь на свътъ, учили они, только приготовление къ еовершенству, а само совершенство только на томъ свътъ. Этотъ земной несчастный міръ не составляеть дела рукъ Божінхъ: Богъ обитаеть въ томъ светь и ведеть тамъ въчный бой съ сатаною о душахъ людей Сатана-это первородный сынъ Божій, Христосъ же—его младшій братъ. Старшій сынъ возсталъ противъ своего отца и хотълъ завладъть обоими мірами-земнымъ и небеснымъ. Тогда Богъ послалъ на землю своего младшаго сына, чтобъ онъ научилъ людей и направилъ на истинный путь. Христосъ, какъ и отець его, — не имѣетъ тѣла и среди людей присутствовалъ какъ духъ, а не какъ тѣлесный человѣкъ. Духъ Святый не есть истинный Богъ, но какъ и Христосъ, онъ—выстій ангелъ. Пресв. Дѣва Марія не была женою-дѣвою, но тоже ангеломъ. Не вѣря въ тѣлесность Христа, богомилы не могли вѣритъ и въ пресуществленіе. Они отвергали крещеніе — въ особенности же малыхъ дѣтей, и крестъ, котораго называли вѣсилицею. Крестъ они отвергали не только, какъ символъ, но и какъ святость, — не только какъ внѣшнее знаменіе, но и потому, что не вѣрили въ распятаго Христа. Дѣтей они не принимали въ лоно богомильской церкви, пока онъ не подростутъ и не засвидѣтельствуютъ своего вступленія въ богомильскую церковь прикосновеніемъ въ присутствіи общества къ евангелію Іоанна, которое болѣе соотвѣтствовало пониманію ихъ. Они отвергали также и всѣ остальныя таинства.

Прямо изъ пастущеской жизни вытекало и то, что богомилы пред-писывали себъ строгую бережливость, простоту правовъ и жизни. Они отвергали употребление мяся и вина. Отъ въроучителя требовали не только слова, но и добраго примъра. Вслъдствіе этого они пренебрегали тъмъ, кто учился для занятія должности учителя въры, а равно и тъми, кои, выучившись, хотъли составить въ народъ особое духовное сословіе (въроучителей). Напротивъ съ большимъ уваженіемъ относились къ тому, у кого ревностное и постоянное стремленіе къ совершенству соединялось съ милостію Бога. Главною добродътелью считалась покорность; а покорнымъ считали того, кто върилъ богомильскому ученію. За умершихъ пъть нужды молиться, потому что души нокорныхъ прямо отходятъ къ Богу для блаженства. а души непокорныхъ переходять изъ одного тъла въ другое, пока не очистятся совершенно. Отсюда, нътъ ни ада, ни чистилища. Равнымъ образомъ нѣтъ и воскресенія тѣла, потому что тѣло, какъ не-совершенное и грѣшное, назначено къ погибели. Признанный обществомъ богомиловъ за совершеннаго получаетъ название «свершителя», или «добраго босняка». Примъромъ его жизни учатся совершенству всѣ, желающіе стать и сами совершенными. Совершенство отпираетъ врата рая. Поэтому богомилы стремились хотя бы на концѣ своей жизни получить совершенство. Если кто на смертномъ одрѣ былъ признанъ обществомъ единовърцевъ совершеннымъ, то онъ умиралъ въ твердой увъренности, что тотчасъ же по смерти достигнетъ райскаго блаженства. «Совершенные» избирали изъ своей среды «дъду» и «учителей», или «стройниковъ», которые завъдывали всъми религіозными функціями общества.

Предъ Богомъ всѣ люди равны; по этому не должно дѣлать какого-либо различія, неравенства между собою. Неравенство имущественное должно отвергнуть, какъ и неравенство сословій. Не должно терпѣть неравенства ни въ одеждѣ, ни во внѣшности. Всѣ должны одъваться въ самыя простыя одежды, приготовленныя собственными руками. Золото и драгоцънные камни—дары сатаны, и христіанинъ не смъетъ носить ихъ на себъ.

Не признавая высшихъ сословій, богомилы не признавали также ни свътской, ни духовной верховной власти. Для короля и наря въ этомъ случат не было исключенія—въ особенности же, если онъ былъ дурнымъ государемъ и преслъдовалъ ихъ за ученіе. Если же государь распространяль порядокъ, не стъсняль свободы ихъ совъсти и даже опирался на богомиловъ, то и они въ свою очередь становились върными и послушными къ такому государю, а учение ихъ оставалось только чистою теоріею. Богомилы одинаково относились къ объимъ верховнымъ властямъ – свътской и церковной. Это служитъ доказательствомъ того, что богомилы и сами признавали у другихъ свободу совъсти и, при всей своей горячности, съ какою льнули къ своей въръ, они были въротерпимыми къ другимъ върамъ, покуда тъ не враждовали противъ нихъ. Они были враждебны только къ злымъ и дурнымъ людямъ, но не ради ихъ въры, а ради злобы ихъ. Легкихъ гръховъ богомилы не отличали отъ великихъ; каждый гръхъ быль для нихъ великимъ и тяжелымъ. Первымъ требованіемъ богомиловъ отъ каждаго христіанина было: ненавидъть этотъ дьявольскій міръ и отречься отъ имущества и богатства, которыя составляють «ржавщину для души». Истинный христіанинъ имъетъ столько, сколько ему нужно для жизни; все остальное онъ отдаетъ бъднымъ, больнымъ, а также и на общественныя нужды. Самымъ тяжкимъ гръхомъ богомилы считали ложь и затъмъ присягу — одинаково: справедливую и ложную. Торговцевъ они считали лжецами и клятвопреступниками, — отсюда возникло нерасположение богомиловъ къ торговлъ. Клятвою богомиловъ было только: «да, да», «нътъ, нътъ».

Богомилы отвергали бракъ и другія таинства. Они гнушались общенія съ женами, имѣли большую наклонность къ аскетизму; и жену считали припятствіемъ къ совершенству. Женились только для того, чтобы имѣть дѣтей; но уговаривались при этомъ, что будутъ держать жену только до тѣхъ поръ, пока она будетъ достойною и благочестивою. Если же жена не удовлетворяла этимъ условіямъ, то мужъ бросалъ её. Однако, не смотря на то, что бракъ не признавался у богомиловъ таинствомъ, а брачная связь ненарушимою, у нихъ не возникало распущности нравовъ, что признаютъ за ними одинаково какъ сторонники, такъ и враги богомиловъ. Когда богомиламъ чтолибо казалось загадочнымъ, или же они нуждались въ совѣтахъ и наставленіяхъ, всюду они сами помогали себѣ собственнымъ разумѣніемъ и фантазіею. О томъ, что не было предусмотрѣно ихъ церковью и канонами, богомилы строили собственныя догадки. Какъ пастыри, они были знатоками звѣздъ и по нимъ читали. Сказанія о различныхъ чарахъ и волшебствахъ вознаграждали имъ отсутствіе

некусства письма: ими запугивали бользни людей и скота и всякое несчастіе жизни.

Богомилы занимали средниное положение между православными и католиками. Съ православными они жили въ добромъ согласіи. Но у православныхъ болже всего не нравилась имъ церковная пышность, усвоенная ихъ ісрархісю изъ Византіи. А все-таки изъ своихъ пастбищъ богомилы знали православныхъ болве по наслышкв, чвиъ по столкновеніямъ съ вими. Православнаго духовенства, видънцаго вблизи, богомилы не могли осуждать за раскошь: простота жизни православнаго духовенства и народа вполнѣ приближалась къ жизни богомиловъ. Своимъ старовърскимъ 1) характеромъ православная церковь къ богомильству стояла ближе, чъмъ церковь католическая, которая уже и тогиа значительно откловялась отъ первоначальнаго христіанства, такъ что во многихъ католическихъ земляхъ возникали изъ-за того волненія и безпокойство. Также и соціальными воззрвніями православіе стояло близко къ богомильству. Какъ для богомиловъ, такъ и для православныхъ, соціальнымъ идеаломъ служилъ тоже патріархальный демократизмъ. Различія здёсь было не больше, какъ различіе между настырствомъ и земледъліемъ. То и другое здёсь взаимно проникалось и восполнялось; но ничуть не исключало одно другого, да, кажется, сербы-земледъльцы пастырство считали наиболъе сохранившеюся формою общественной и хозяйственной жизни, чъмъ свое земледъліе. Можеть быть, были увърены и въ томъ, что и въра пастырей есть наиболъе старая и наиболъе сохранившаяся въ своей первоначальной чистоть форма христіанства, нежели даже само православіе.

Что было именно такъ—это доказываетъ намъ та форма сербскаго православія, въ какой оно и нынѣ проявляется. Вліяніе богомильства на сербское православіе всюду очевидно и даже бросается въ глаза — особенно въ Босніи, Герцеговинѣ и Черногоріи. Убѣжденіе въ томъ, что совершенная жизнь христіанина должна быть простою и суровою здѣсь было воспитано и утверждено постоянною военною жизнію, полною страданій и лишеній. Простота жизни и пренебреженіе пышностью и роскошью стало народною философіею черногорцевъ; безъ этого они не выдержали бы двухвѣкового боя съ врагами и не преодолѣли бы соблазновъ удобствъ и роскоши. Православная философія ихъ была усилена философіею богословскою, съ теченіемъ времени совсршенно исчезнувшею по имени. Аскетическая воздержность черпогорцевъ прямо — таки указываетъ на богомильское происхожденіе ея. Для праваго черногорца и до сихъ норъ небережливость составляетъ столь большой порокъ, что отни-

<sup>1)</sup> Эпитетъ "старовърскій" употребленъ авторомъ въ буквальномъ, прямомъ смыслъ, безъ всякаго намёка на расколъ, или схизму.

маетъ у небережливаго всё его другія заслуги и дёлаетъ его презрівнымъ. Точно также и суровое отношеніе черногорца къ жент произошло изъ богомильства; нодкладка его чисто патріархальная. Остались и другіе слёды того, что богомилы были и въ Черногоріи (Букомирское озеро). Можетъ быть, они явились сюда послів нашествія турокъ въ Сербію, а можетъ быть были здівсь и раніве. Но все-же богомилы не исчезли въ Черногоріи безъ слівда; ихъ вліяніе осталось на воззрівніяхъ черногорцевъ. Все это свидітельствуєть о томъ, что между богомилами и православными было духовное общеніе и что оба эти христіанскія исповівданія не стояли въ непримиримымъ противорівній между собою.

Между тъмъ, между католичествомъ и богомильствомъ была дъйствительно непримиримая вражда, потому что католичество имъло всъть особенности, которыя болъе всего были противны богомиламъ. Прежде всего богомиловъ отгалкивали отъ католиковъ всъ догоматическія разности, развитыя католическою церковью: тяготъніе ихъ къ писанному слову, получившему, по воззрънію богомиловъ, ложное истолкованіе; развившаяся ненародная іерарія; организованное священное сословіе; жажда духовенствомъ свътской власти; воинственность, невоздержность духовенства и многое другое не только въ одномъ духовенствъ, но и въ другихъ сословіяхъ католическаго общества. Могли-ли богомилы, не признававшіе права силы (насилія), почитать нышное папство, спорившее о первенствъ съ самыми сильными государями, и стремившагося къ обладанію надъ цълымъ міромъ? Одинаково имъ былъ ненавистенъ и въ соціальномъ отношеніи феодализмъ, который совмъстно съ католическою пропагандою непрестанно тъснился къ нимъ съ запада и съ съвера.

Главными піонерами католицизма и феодализма въ Босніи были угры; а съ ними рука въ руку шли и хорваты. Папы провозглашали противъ богомиловъ крестовые походы. Но голосъ ихъ пропадалъ безъ дѣйствія. Однако, угорскіе короли не брали на себя знаменія креста и не шли на Боснію только потому, что хотъли сначала понытать счастія, не могутъ - ли они залучить Боснію въ свое подданство мирнымъ путемъ и лестію.

Въ послѣдніе годы царствованія Душана угорскій король Людвикъ утвердилъ Тврдка боснійскимъ баномъ съ тѣмъ условіемъ, чтобъ онъ преслѣдовалъ и изгонялъ богомиловъ. Тогда нѣкоторые богомильскіе властели возненавидѣли своего бана Тврдка и отдались подъ охрану Душана. Затѣмъ послѣдовало возстаніе богомиловъ въ 1363 г., которое на нѣкоторое время было заглушено; но въ 1365 г. снова вспыхнуло и руководителемъ этого новаго возстанія былъ самъ Вукъ, братъ короля Тврдка. Тогда Тврдко понялъ, что ему нѣтъ никакой возможности управлять народомъ противъ народа. Онъ прекращаетъ преслѣдованія богомиловъ и премиряется съ ними. Богомилы стано-

вятся подъ его знамена и идуть съ нимъ войною противъ Людвика, которому зло мстятъ, какъ виповнику своего преслъдованія. Въ концѣ 1383 г. въ преддверін Косовской битвы, Тврдко овладѣлъ Хо-

рватіею и большею частью Далмаціи.

Въ время битвы сербовъ съ турками на Косовъ 1389 г. Тврдко номогалъ царю Лазарю своимъ войскомъ въ 200,000 мужей, посланнымъ подъ предводительствомъ Владка Грапича. Интересно, что оба войска, сербское и турецкое, приписывали себъ побъду въ этой ръшительной битвъ. Тврдко сообщилъ всему христіанскому міру о своихъ побъдахъ. Въ Парижскомъ соборъ Богоматери былъ отслуженъ торжественно благодарственный молебенъ о побъдъ надъ турками въ присутствіи самого французскаго короля. Городъ Флоренція поздрав-

лялъ Твердка съ побъдою.

Чъмъ же объяснить то обстоятельство, что Косовская битва для всего сербскаго народа имъла столь несчастныя послъдствія? Одной военной причины здъсь-недостаточно; гораздо глубже была причина политическая. Сербы не были объединены настолько, какъ того требоваль тогда важный моменть ихъжизни. Недоставало тогда сербамъ сильной длани Душана, которая крѣнко держала ихъ вмъстъ. Но было тогда и еще худшее; именно не было у нихъ закона о престолонаслъдіи. По смерти царя Лазаря престоль должень быль наслъдовать старшій его сынъ. Но того не хотела мать-царица Милица, желавшая сама царствовать. Въ этомъ помогъ ей султанъ Баязетъ, предложивъ себя въ зятья. Сдълавшись же мужемъ старшей дочери ся Милевы, Баязеть получилъ наслъдственный царскій титуль на часть сербской земли-- на долю своей новой жены Милевы. Такимъ образомъ Сербія, не будучи покорена оружіємъ, подпала подъ власть Баязетовъ. Баязеть задълался протекторомъ надъ семьею царя Лазаря противъ Вука Бранковича, искавшаго помощи въ уграхъ съ целію изгнать турокъ и самому занять сербскій престоль. Между тѣмъ часть сербскаго народа держала сторону не только потомковъ Лазаря, но и самихъ турокъ. По смерти Вука Бранковича его жена Мара, вторая дочь царицы Милицы, по примъру своей матери, также отдалась подъ турецкую охрану. Мать и дочь входили въ сдёлки съ турками; а земля, остававшаяся безъ главы, была предоставлена слѣпой слу-

Это, дъйствительно, было признакомъ глубочайшей политической слабости сербскаго народа, но причиною ел были не турки, которые и сами пострадали въ войнъ столько же, сколько и сербы. Въ политическомъ отношении турки всегда были очень слабыми, потому что всегда были дурными администраторами. Сила ихъ состояла въ войскъ; но и его не хвагало имъ для великихъ успъховъ на Балканахъ. При томъ же и у самихъ турокъ вскоръ же по смерти Баязета началось зло династическихъ споровъ, такъ что въ этомъ отношении у турокъ было немногимъ лучше, чъмъ у сербовъ и грековъ.

Сербскій народъ переживалъ тогда тяжелый кризисъ не только династическій и политическій, но также и кризисъ аграрный и соціальный. Сербскій народъ очутился тогда въ всеобщемъ кризисъ.

ціальный. Сербскій народъ очутился тогда въ всеобщемъ кризисъ. Мы указали уже на то, какъ нѣкоторые властели усиливались завести феодализмъ. Пышность западная у нихъ соединялась съ нышностью византійскою. Они хотъли стать могучими и пышными магнатами, имѣть прямое вліяніе на корону и стать господами надъ толнами подданнаго имъ народа. Ихъ воодушевлялъ близкій примъръ угорскихъ крупныхъ магнатовъ, а раффинованость отжившей византійской культуры подгоняла ихъ къ тому. Властели не удовлетворялись тѣми уступками, какія даровалъ имъ царь Душанъ своими законами, желали большаго, —желали того же самого, о чемъ работало на западѣ феодальное папство и что тамъ вполнѣ удавалось ему: порабощенія сельскаго обывательства. Глашатаи такихъ порядковъ средоточивались около Вука Бранковича.

Многіе изъ властелей, если не соблазнялись феодальными поряд-

Многіе изъ властелей, если не соблазнялись феодальными порядками, то все же приближались къ Западу индивидуалистическою тенденцією хозяйства. Имъ надожло жить въ задружной формѣ быта подъ строгимъ авторитетомъ родовыхъ старѣйшинъ. Сами хотѣли стать родовыми старѣйшинами и распорядителями родовыхъ имѣній. Младшіе не хотѣли слушать старшихъ; желали, чтобы ихъ признавали равноправными съ старшими, дабы имѣть одинаковую съ ними долю въ родовомъ имѣніи. Роды раздѣлились; баштины раздробились. А слѣдствіемъ этого было то, что въ народѣ началъ чувствоваться недостатокъ въ землѣ, малоземелье.

Нужно было помочь этому; а помочь можно было только двоякимъ способомъ: или смѣлымъ шагомъ впередъ, къ феодальнымъ порядкамъ Запада, который могъ помочь малоземелью тѣмъ, что сосредоточилъ бы землю въ рукахъ немногихъ; или же реакціею къ порядкамъ патріархальнымъ. Во главѣ сторонниковъ мнимаго европейскаго прогресса всталъ Вукъ Бранковичъ; а около семейства краля Лазаря встала та часть народа, которая желала сохранить старые патріархальные порядки; а тамъ, гдѣ они были нарушены, снова возвратиться къ нимъ. На этой второй сторонѣ прежде всего встала вся масса народа и часть властелей, оставшихся върными лазаревцамъ и не расходившихся съ народомъ. Сыновья царицы Милицы: Стефанъ, Вукъ и Лазарь, по смерти отца, признали свою мать главою своего рода и условились вмѣстѣ хозяйпичать подъ ея руководствомъ. Народъ, дѣйствительно, полагалъ, что семейство Лазарево желало сохранить вѣрность народнымъ порядкамъ; а мать, какъ глава рода, семейства, народу казалась еще болѣе умѣстною, чѣмъ ея старшій сынъ Стефанъ, которому въ противномъ случаѣ принадлежало бы веденіе семейныхъ дѣлъ, къ числу которыхъ всегда относился и тронъ. Почему народъ радъ былъ видѣть Милицу во главѣ царственной семьи? Потому, что уже не-

ръдки были случан того, что сыновья спорили объ отцовскомъ наслъдствъ и младшіе не хотъли подчиняться старшему.

Представляется очень страннымъ то обстоятельство, что въ сербскомъ царствъ не было закона о наслъдпикъ трона. Какъ могъ царь Душанъ забыть о столь важномъ законъ, главномъ столпъ порядка и благополучія царства? Этого невозможно объяснить иначе, какъ только тъмъ, что наслъдственность трона по патріархальному порядку сербскіе цари считали самымъ справедливымъ и столь ужившимся въ народъ фактомъ, что имъ казалось уже совершенно излишнимъ утверждать его письменнымъ закономъ; имъ казалось уже совершенно невозможнымъ отступленіе отъ этого порядка.

певозможнымъ отступленіе отъ этого порядка.

Турки не препятствовали патріархальной жизни сербскаго народа. Они и сами жили патріархальнымъ способомъ и, кромѣ того, у нихъ не было въ обычаѣ измѣнять порядковъ въ земляхъ, завоеванныхъ ими. Какъ менѣе культурный народъ, турки находили у сербовъ много такого, что казалось имъ достойнымъ не только сохранить у сербовъ, но и самимъ заимствовать отъ нихъ. Сербскій народъ, послѣ нападенія на него турокъ, ощутилъ свое несчастіе уже вслѣдствіе одного того, что гордое зданіе сербскаго народнаго государства столь внезапно было разрушено. Въ сербской деревиѣ эта скорбь отзывалась въ народной эпической сербской поэзіи; она стала точкою, на которую всегда упирала свое оружіе противутурецкая, какъ и противусербская, западная агитація; она была и первымъ проснувшимся чувствомъ сербскаго народа при самомъ началѣ его пробужденія и первою мыслію, когда онъ снова началъ пріобрѣтать ясное сознапіе. Но, къ несчастію, сербскій народъ не былъ укрѣпленъ и усиленъ иными всенародными чувствами, которыя могли бы стать мощнымъ отпоромъ противъ турецкаго господства, не касавшагося ни аграрныхъ отношеній, ни соціальныхъ воззрѣній и порядковъ, ни даже въ началѣ и религіознаго убѣжденія сербскаго народа.

Еще во время войнъ съ сербами султаны провозгласили, что всюду будутъ «строить церкви, а для себя джаміи» и «кто крестится, тотъ пусть идетъ въ церковь, а кто кланяется—пусть идетъ въ джамію». Поэтому сербы были болѣе благосклонны къ туркамъ, чѣмъ къ мадъпрамъ, которые хотѣли уничтожить сербскіе порядки и отпять у нихъ наслѣдственную вѣру посредствомъ окатоличенія. Католики православныхъ называли схизматиками, а богомиловъ — язычниками. Отчужденность, выражавшаяся въ этихъ названіяхъ, давала право на вражду къ католикамъ какъ православнымъ, такъ и богомиламъ. Да, они дѣйствительно имѣли причину, какъ уже было сказано, считать католиковъ своими наиболѣе сильными и безпощадными врагами, чѣмъ даже самихъ турокъ. Задача католиковъ была коварною и далеко непохвальною. Они помогали сербамъ, по лишь такъ, чтобы сами сербы не могли бы уже помочь самимъ себѣ. Пользуясь стѣснительнымъ

положеніемъ сербовъ католики всячески старались окатоличить и подчинить ихъ въ подданство ближайшему къ нимъ католическому государству, чрезъ что они хотѣли общими силами изгнать турокъ изъбалканъ, а католическую вѣру и господство католическаго государства распространить на всѣ балканскія земли до самого Царьграда.

Вмѣстѣ съ этимъ явился и вопросъ о языкѣ. Католики вводили въ церковь латинскій языкъ. Хотя, съ другой стороны, и православные греки тоже пытались уничтожить сербскую народную церковь, кото рую желали присоединить къ константинопольскому натріархату, а славянскій богослужебный языкъ замѣнить своимъ греческимъ, однако это обстоятельство ничуть не дѣлало католическую пропаганду болѣе симпатичною. Турки не понимали этой борьбы и недоумѣвали, почему бы народъ не могъ молиться Богу на своемъ родномъ языкѣ! Именно эта терпимость и дѣлала турокъ въ глазахъ сербовъ доброжелателями, или, по крайней мѣрѣ, ослабляла въ сербахъ вражду къ туркамъ.

Католицизмъ и феодализмъ виолив приготовили туркамъ почву въ Босніи. Не разъ останавливались надъ этимъ фактомъ сербскіе историки и объясняли его тъмъ, что Боснія была наиболже удалена отъ резиденціи сербскихъ патріарховъ, отъ того очага, изъ котораго духовный свѣтъ озарялъ цѣлый сербскій народъ. Мы не можемъ удовлетвориться такимъ объясненіемъ. Несостоятельность его видна уже изъ всесторонняго кризиса въ сербскомъ народъ. Такъ могло бы случиться лишь въ томъ случать, если бы тогдашній кризисъ былъ только религіознымъ; но кризисъ былъ всестороннимъ—о чемъ уже сказано.

Кто прямо - таки тиранилъ босняковъ до того, что они бросались въ объятія туркамъ—это былъ никто другой, какъ злосчастный король Сигизмундъ люцембургскій. Онъ началъ преслідовать богомиловъ еще прежде, чімъ утвердилъ за собою угорскій престоль. Богомилы соединились съ претендентомъ на угорскую корону Ладиславомъ Неапольскимъ и помогли ему одержать верхъ надъ Сигизмундомъ. Такого тріумфа богомиловъ испугался папа и тотчасъ же поспіншиль провозгласить противъ нихъ крестовый походъ: «противъ турокъ и боснійскихъ манихеевъ и аріанъ». Уже тогда католики одинаково пренебрегали турками и босняками! Сигизмундъ лично повель на Боснію 60.000 войска. Боснійскій краль Тврдко Тврдковичь былъ пораженъ, захваченъ въ полонъ и отведенъ въ Будинъ.

турокъ и ооснискихъ манихеевъ и арганъ». Уже тогда католики одинаково пренебрегали турками и босняками! Сигизмундъ лично повелъ на Боснію 60.000 войска. Боснійскій краль Тврдко Тврдковичь былъ пораженъ, захваченъ въ полонъ и отведенъ въ Будинъ. Эта битва состоялась 1408 г. у Добора (нынѣшняго Добоя). Суровость и безчеловѣчность, противъ которой нѣсколько позднѣе воевали чехи на сѣверѣ, кроваво почувствовали на себѣ пораженные босняки. Сто двадцать шесть патріотовъ, захваченныхъ въ полонъ, было обез-

главлено на доборской скалъ и брошено въ ръку Боспу, но приказанію Сигизмунда.

Но отноръ Боснін противъ Сигизмунда и католичества не былъ сдомленъ этими жестокостями. Босияки не были сплочены и этимъ сами себя ослабляли. Между ними было два теченія: одно — это признаціе непзовжности песчастія подданства Сигизмунду; другое же-воевать противъ Сигизмунда до послъдияго издыханія. Во главъ иерваго теченія всталь Сандаль, во глав'я второго — Грвойя. Когда въ 1413 г. Сандаль, по приказанію Сигизмунда, пошелъ въ Сербію войною противъ турокъ, Грвойя со своимъ народомъ полонилъ землю его и тъхъ, кто съ нимъ ушелъ и утвердился въ его городахъ. Королева Варвара, въ отсутствін своего мужа Сигизмунда, ушедшаго тогда въ Римъ, чтобы получить отъ паны королевскую корону, оффиціально провозгласила Грвойю измѣнникомъ. Въ отвѣтъ на это Грвойя послаль ей грамоту, въ которой защищаль свои и земскія права противъ въроломнаго короля и доказывалъ, что опъ не допустилъ измѣны, но лишь исполниль свой долгь и право. Эта грамота намятна тъмъ, что въ ней впервые было обозначено, что босняки хотять соедициться съ турками, если Сигизмундъ не выполнить своей присяги.

«До сихъ поръ», писалъ Грвойя, «король былъ единственнымъ моимъ прибѣжищемъ и иного прибѣжища я не искалъ. Если король не перемѣнится, я буду искать охраны тамъ, гдѣ знаю, что найду пусть я побѣжу, или паду! Босняки подаютъ руки туркамъ и уже договариваются съ ними, и мы знаемъ, что турки вооружились про-

тивъ угоръ».

Грвойя только еще грозилъ. Затъмъ онъ обратился къ Венгріи и Неаполю съ просьбою о помощи противъ Сигизмунда. Но будучи оставленъ послъдними, онъ соединился съ турками и такимъ образомъ стало то, что богомильскіе босняки въ 1416 г. впервые воевали въ союзъ съ турками противъ угоръ и поразили ихъ на голову. Преслъдующіе угровъ турки достигали до Хорватіи, даже до Цильи въ

Штиріи.

Послѣ того турки уже не выходили изъ Босніи. Окончательно же Боснія покорилась имъ въ 1463 г., а Герцеговина въ 1483 году. Крали и вельможи проводили время въ взанмныхъ спорахъ и не могли объединиться между собою ни противъ угровъ, ни противъ турокъ. Они примимали католичество; но народъ не слѣдовалъ ихъ примѣру,—напротивъ, постепенно сближался съ турками, такъ что Степанъ Козача, герцогъ, по званію котораго получила свое нынѣшнее имя Герцеговина, могъ опираться съ одной стороны на богомиловъ, а съ другой—на турокъ. Боснійскій краль фома Тврдковичъ. по совѣту Яна Гуныадыя, принялъ католичество въ надеждѣ получить отъ папы помощь противъ турокъ. Папа, пославъ фомѣ кореч

левскую корону въ доказательство своего расположенія къ нему, потребоваль отъ Фомы перевести и весь подданный ему народъ въ лоно католической церкви. Тогда Фома не принялъ короны и отказалъ исполнить требованія папы, указывая прямо на то, что народъ не желаетъ принимать католичества, что онъ принадлежитъ къ двумъ церквамъ богомильской и православной; но та и другая церковь — противъ единенія съ церковью католическою, не расположена къ ней и не чувствуетъ сестринской связи съ нею. Первымъ дѣломъ боснійской церкви того и другого исповѣданія составляетъ собрать весь христіанскій міръ, выгнать турокъ изъ Европы, а землю, занятую ими, передать христіанамъ. Если же этого не послѣдуетъ, то турки очень скоро могутъ завоевать и Царьградъ къ великому поношенію христіанскаго міра.

Но папы никогда не понимали союзнаго дъйствія всъхъ христіанъ. Въ 1450 г., по подстрекательству папы, началось преслъдованіе боснійскихъ богомиловъ. Главари богомиловъ съ 40.000 послъдователями бъжали частію въ Сербію, частью въ Герцеговину, частію къ туркамъ, прося у нихъ помощи. А въ 1453 году боснійскій король

возвъстиль папъ: «Царьградъ уже въ рукахъ турокъ!»

Вообще же папы и католическіе короли хотъли объединить христіанскій міръ противъ турокъ; но объединеніе христіанъ они представляли римско-католически, и каждый изъ христіанъ, не подчинявшійся ихъ воззрѣнію, считался непримиримымъ ихъ врагомъ. Католичество всюду выступало въ качествъ непогръщимости: не знало никакихъ уступокъ, компромиссовъ, исключеній, снисходительности и терпимости къ чужому мивнію. Паны замыслили при помощи угровъ соединить съ католичествомъ и боснійскихъ «манихеевъ» (богомиловъ) и грековъ, т.-е. всъхъ православныхъ и для этой цъли давали уграмъ не только свое благословеніе, но и матеріальную подпору. Но чёмъ тверже была настойчивость католическихъ владыкъ, духовныхъ и свътскихъ, тъмъ кръпче запиралось отъ нихъ сердце богомиловъ. О туркахъ, конечно, нельзя сказать того, что насадивъ свои колоніи въ Босніи, гдъ заложили и свой городъ Сараево, они нъжно относились къ домородному обывательству и именно изъ политическаго разсчета поставили себя въ лучшія отношенія къ обывательству, чъмъ какъ поставили себя католики. Турки этого не понимали. Они никогда не щадили тъхъ, съ къмъ бились и вовсе не кокетничали идеями гуманности. Они были суровы и къ побъжденнымъ: убивали ихъ, или же обращали въ рабство. Милости не давали, но также п не принимали ея. Султаны Магометъ I и II были необыкновенно сильными и воинственными; планы ихъ были чрезвычайно дальновидны. Они вовсе не имъли слуха для воплей людей, раздавленныхъ копытами ихъ боевыхъ коней.

А между тъмъ туркамъ богомилы давали предпочтение предъ като-

ликами. Католики не поступали такъ опрометчиво, какъ турки: много размышляли, обсуждали, приспособлялись. Но все ихъ обсужденіе и приспособленіе не дѣлало усиѣха въ пользу католической церкви. Паны заблуждались относительно положенія своего дѣла въ Босніи. Пій II ликоваль по поводу того, что иѣкоторые властели приняли католичество и съ пими иѣсколько человѣкъ изъ простого народа на окраниѣ Босніи. Ликоваль, а для бойцевъ за католичество собпраль матеріальныя средства. Онъ не обращалъ вниманія на то, что уже приближался конецъ самостоятельности боснійскаго королевства, — если можно было назвать самостоятельною лодочку на бурномъ океанѣ, ставшую игрушкою взволновавшихся противъ нея волнъ.

Богомилы послѣ каждаго шага раздумывали и колебались. Католическій міръ все еще нмѣлъ время исправить свою опибку, признать богомиловъ послѣдователями Христа и принять въ нихъ энергичное участіе. Но совершенно напрасна была всякая надежда: католики христіанъ другого исповѣданія считали не братьями своими, но еретиками и язычниками! Когда, по завоеваніи Босніи, султанъ Магометъ обратился противъ Герцеговины, онъ встрѣтилъ упорный отпоръ православныхъ и богомиловъ. «Это, — говоритъ Янъ Асботъ, — яснѣе всего доказываетъ то, что истинною причиною паденія Босніи было преслѣдованіе богомиловъ». Другими словами: г. Асботъ обвинилъ въ паденіи Босніи католическій міръ: папъ, угорскихъ королей Сигизмунда и Матіаше и жертвовавшихъ собою имъ для порабощенія несчастной земли и несчастнаго народа католическихъ народовъ— преимущественно угровъ и хорватовъ.

Своимъ вмѣшательствомъ католическая церковь внесла въ Боснію ту деморализацію, которая служитъ причиною упадка каждаго государства и народа; ложь — ея мать. Богомильскій народъ боялся съ одной стороны политическаго порабощенія, угрожаемаго турками, съ другой — опасался потерять свою вѣру, при помощи которой еще нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ онъ достигъ такого нравственнаго совершенства, что удивлялись ему даже и враги. Та и другая опасность грозила ему и съ востока и съ запада. Предпослѣдній боснійскій король былъ богомиломъ: воспитанъ былъ въ сельскомъ богомильскомъ семействъ по всѣмъ богомильскимъ правиламъ, скромно, правственно и богобоязненно. И женился онъ также по богомильскому обряду. Съ неохотою онъ согласился на свое избраніе въ короля; а, согласившись, долженъ былъ дѣлать политику. Чтобы склонить на свою сторону папу и угровъ, опъ принялъ католичество. Но ни папа. ни угры не вѣрили, что обращеніе его было искреннимъ и требовали отъ него доказательствъ, т. е. обращенія въ католичество также и бывшихъ своихъ единовѣрцевъ. Первоначально онъ не рѣшался на это, но потомъ увидѣлъ, что ничего другого ему не остается, какъ

принять на себя эту безчестную задачу. Подобное же происходило и со многими изъ боснійскихъ властелей. Они бросались въ объятія католичества, когда имъ казалось, что не было другого исхода; но снова вырывались изъ него, какъ скоро католическая жизнь начинала ихъ очень сильно сжимать, и возвращались снова или въ богомильство, или въ православіе, или же, наконецъ, въ магометанство. Хорватскій историкъ говоритъ, что потурчались изъ жажды мести, какою нылали къ католической церкви. Если бы буквально было такъ, то это послужило бы только доказательствомъ того, какъ жестоко, безпощадно и противуевангельски вела себя тогда католическая церковь противъ всѣхъ христіанъ, болѣе или менѣе различавшихся отъ католиковъ своимъ ученіемъ. Если же жажда мести была побужденіемъ у боснійскихъ властелей къ потурченію, то это служитъ свидѣтельствомъ того, что, не найдя въ католической церкви успокоенія души, они убѣждались въ матеріальной слабости католическаго міра, которому не желали успѣха въ готовившихся ему бояхъ съ магометанствомъ.

У нѣкоторыхъ лицъ побужденіемъ къ переходу въ магометанство дѣйствительно служила и жажда мести, что всегда было тѣневою стороною сербской психологіи. Однако, нужно педположить, что окончательную перемѣну сербами вѣры рѣшало глубокое обсужденіе всѣхъ обстоятельствъ, клонившихся къ улучшенію, или къ ухудшенію ихъ удьбы, какъ со стороны Востока, такъ и со стороны Запада и что только послѣ такого обсужденія въ критическую минуту, постигшую ихъ. они сознательно, даже при самыхь тяжелыхъ жертвахъ. становились на защиту Востока.

Обыкновенно утверждають о боснійскихь властеляхь, будто они потурчались съ цёлію сохранить свои помістья и феодальныя привиллегіи подь владычествомъ турокъ. Мы представили уже доводы того, что въ Босніи, какъ и во всёхъ сербскихъ земляхъ и на Балканѣ, вовсе не было феодализма, въ томъ смыслів какъ понимается феодализмъ и какъ онъ выработанъ въ европейскомъ Западѣ. Не было у нихъ западныхъ привиллегій шлехты; если же гдѣ и было нѣчто подобное западно-феодальнымъ привеллегіямъ, то этого не признавало и не утверждало турецкое правительство, — въ чемъ должно видѣтъ нѣкоторую заслугу турецкаго правительства для сербовъ. Что же касалось владѣнія землею, то съ турецкимъ господствомъ здѣсь не наступило большихъ перемѣнъ, чѣмъ какъ бываетъ обыкновенно тогда, когда земля становится добычею завоевателя.

Конфессіональное состояніе босняковъ было слёдующее: властели были магометанами, народъ же оставался православнымъ и только на границъ съ Западомъ утвердилась часть католиковъ. Католиками были именно тъ изъ босняковъ, о которыхъ на Базилейскомъ соборъ говорилъ архіепископъ тревирскій, въ своемъ докладъ католическому

міру. слѣдующее: онъ—архіспископъ заботился объ обращеніи не толь ко чеховъ, но также и босняковъ и что уже изъ личнаго опыта, по сѣтивъ Боспію, узналъ, что народъ благосклоненъ къ Риму, потому что съ нокорностью подходилъ къ нему—архіспископу и цѣловалъ не только его руку, но и орнатъ (облаченіе). Соборъ понялъ слова архіспискона въ томъ смыслѣ, что уже архіспископъ имѣлъ переговоры съ босняками и они окончательно засвидѣтельствовали свою покорность Риму. На самомъ дѣлѣ этого не было. Относнвшимися съ покорностью къ архіспископу были не богомилы, по католики.

Богомильство только повидимому исчезло изъ среды народа. Султаны объявили православнымъ и католикамъ, что имъ будетъ предоставлена свобода въ исповъданіи. Богомиламъ такой свободы не доставало. Почему? Потому, конечно, что они ничего не требовали для себя. Магометане въ богомильскомъ христіанствъ признали религіозную стихію, совершенно родственную съ магометанствомъ; —точно также, какъ и богомилы пришли къ такому же убъжденію относительно могометанства. Если бы султаны дали богомиламъ подобное же увъреніе въ неприкосновенности ихъ исповъданія, какъ православнымъ и католикамъ, то этимъ самымъ они укръпили бы богомильское ученіе неприступною кръпостью; но вполиъ естественно, они не сдълали этого потому, чтобы открыть имъ двери къ себъ, къ Корану. Непринявшіе магометанства богомилы приняли православіе.

Опустошенная Боснія, изъ которой турки увели въ плѣнъ 200,000 человѣкъ, а 40,000 богомиловъ сами ушли въ Герцеговину, была заселена народомъ, пришедшимъ въ Боснію изъ Задрина—изъ нынѣшней Сербіи, гдъ реллигіознымъ исповъданіемъ ихъ было православіе. Вслѣдствіе этого православіе достигло въ Босніи импонирующаго большин-

ства. сохранившагося досель.

Мы сказали, что исчезновеніе богомильства было только кажущимся. Обращаемъ вниманіе читателя на этотъ фактъ, который будетъ объясненъ въ дальнейшемъ теченіи разсказа. Здѣсь отмѣтимъ только то поученіе, какое даетъ Боспія своимъ примѣромъ,—оно въ слѣдующемъ: всякое насильственное обращеніе къ вѣрѣ, всякая пропаганда вѣры совершенно безсмысленна, если мѣстныя, общественныя и хозяйственныя условія страны не стоятъ въ согласіи съ тѣми культурными принципами, какіе представляетъ собою пропагандирующаяся вѣра.

Еще лучше поймемъ, почему босняки зубами—ногтями, такъ отчаянно сопротивлялись бойцамъ и мнссіонерамъ католичества, если вспомнимъ то, какія были въ католическомъ мірѣ аграрно—соціальныя отношенія въ 15 въкъ, когда солнце независимости Босніи закатывалось и совсѣмъ закатилось.

Сельскій народъ, изъ глубины души ненавидъвшій феодализмъ, наблюдалъ, что феодальное иго все болъе тяжелымъ ярмомъ нале-

гаетъ на его шею. Онъ начиналъ бояться еще большого зла. Видълъ, что шлехта недобро мыслитъ о народъ и спекулируетъ о совершенномъ его порабощеніи. Особенно сообразительный народъ чешскій тогда первый замѣтилъ, что въ воздухъ собирается туча, изъ которой высыплется масса града на хозяйственный бытъ народа и уничтожитъ его. Опасность, одновременно грозившая его языку и народности, удваивала его опасенія за будущность. Но куда прибъгнуть отъ несчастій и гдѣ искать спасенія? Къ священному писанію и религіи! Возникало гуситское движеніе, соціальная сторона котораго заявлялась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе она развивалась и прогрессировала.

Гуситское движеніе первоначально имѣло своимъ основаніемъ исправленія въ церкви и нравахъ; но вскорѣ же оно получило и характеръ народный и соціальный. Изъ круговъ высшей интеллигенціи оно шло въ народъ, жадно пившій каждое слово ученія Гуса, подобно тому, какъ изсохшая земля жадно всасываетъ капли дождя. Реформаторы дали народу въ руки библію, какъ регулятивъ христ, жизни не только церковной, но и общественной. Народъ читаль библію, углублялся въ пониманіи ея и нашелъ въ ней идеалъ церковнаго и общественнаго порядка. Гуситское движеніе стало могучимъ взрывомъ элементарной реакціи противъ западныхъ порядковъ. Тѣмъ самымъ оно очутилось на общемъ соціальномъ базисѣ съ богомильствомъ.

Какъ богомильство оказало свое вліяніе на гуситство, или собственно на таборство, и гдѣ—пачало этого вліянія, опредѣлить трудно. Нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что вліяніе богомильства на чехахъ обнаружилось въ сильной степени еще предъ гуситскимъ движеніемъ. Карлъ IV, заводившій сношенія съ сербскимъ царемъ и византійскимъ императоромъ, вѣроятно, и познакомилъ чеховъ не только съ славянскою церковью, ¹) но и съ ученіемъ богомильскимъ. Дѣйствительно, богомилы не разъ скрывались подъ именами братьевъ вальденскихъ и пикартовъ, приходившихъ нѣкогда въ Прагу и Чехію даже массами и здѣсь высматривавшихъ приверженцевъ своему ученію

Императоръ Сигизмундъ въ 1414 г, взялъ съ собою въ Констанцъ плъненнаго боснійскаго короля Тврдка Тврдковича съ тъмъ. чтобъ онъ видълъ судъ надъ Яномъ Гусомъ, а вмъстъ и всю роскошь,

<sup>1)</sup> Намъ представлется это дъло проще и естественнъе. Карлъ IV былъ ревностнымъ католикомъ (иначе не причислила-бы его католич. церковъ стараго времени къ лику святыхъ); а какъ таковой, онъ не могъ и не хотълъ поддерживать у чеховъ славянскаго богослуженія. Фактъ пригла-шенія въ Прагу католическихъ монаховъ слав. обряда можно понимать въ смыслъ окончательнаго подавленія остатковъ кирилло-меюодьевской церкви въ чехахъ—славянскимъ же орудіемъ. Не даромъ вскоръ же по смерти Карла IV явился Гусъ, а его предшественники-подготовители были современниками этого государя.

11 Намъ представнить в споставной представники представники пригма представники представни представники представники представники представники предст

разврать и безсердечность той силы, которая губила благородное и невинпое стремление чешскаго реформатора. Тврдко Твердковичъ возвратился изъ Констанца не безъ сильнаго впечатлѣнія и, когда чрезъ нѣсколько лѣтъ, народъ снова пригласилъ Тврдка на тронъ, онъ дѣйствовалъ уже въ качествѣ рѣшительнаго приверженца Запада, но тѣмъ достигъ совершенно противуположныхъ результатовъ: въ народѣ усилилась противуположная нартія—туркофильская и король принужденъ былъ бѣжать изъ земли.

Школа въ Будинъ и Констанцъ ограничивалась своимъ вліяніемъ только на босняковъ. Дѣло клонилось къ тому, что сѣмя богомильства, даже при тогдашнихъ незначительныхъ и случайныхъ столкновеніяхъ, не только запало въ чешскую мысль, но выросло и стало уже и колоситься.

Таборское ученіе, по видимому, было тімь же, чімь было и богомильство. Богомильство развивалось на Балканахъ въ теченіи многихъ въковъ, а въ Босніи въ теченіи трехъ послъднихъ стольтій оно было господствующимъ исповъданіемъ; слъд: оно имъло достаточно времени развиться правильно. Иначе было съ ученіемъ таборитовъ. Та-бориты имѣли не болѣе двухъ десятилѣтій для того, чтобы реформировать свои положенія. Въ горячечномъ воодушевленіи, они не знали, что сперва взять въ руки — библію или мечь; мысль ихъ приняла много различных в неправильностей, и самъ Жижка безсожалънія отсъкалъ своимъ мечемъ эти различныя уродливыя формы. Только въ ученіи чешскихъ братьевъ выкристализировались религіозныя и соціальныя воззрінія чешских реформаторовь, но тогда главный пвигатель чешской реформы, чешскій седлакъ, 1) быль уже спутанъ по рукамъ и ногамъ феодализмомъ, одержавшимъ верхъ. Случилось очень интересное стечение несчастных исторических обстоятельствъ: въ то время, какъ чешскій седлакъ за Владислава польскаго былъ привязанъ къ землъ, Боснією и Герцеговиною совершенно овладълъ турецкій завоеватель.

Завладѣніе турками сербскою землею имѣло своимъ послѣдствіемъ великія перемѣны. Народъ толкался въ сосѣднія земли, главнымъ образомъ—въ Далмацію и Черногорію, чтобы избѣжать коныта воинственнаго турецкаго коня. Подобныя же движенія сельскаго люда въ средней и западной Европѣ послужили предлогомъ для шлехты потребовать отъ законодателей запрещенія свободнаго переселенія народа, такъ чтобы привязаніемъ селянина къ землѣ обезпечить помѣщику постояннаго работника. Ничего такого не было въ Босніи и Герцеговинѣ и феодализму въ тѣхъ земляхъ была затянута жила, такъ что дальнѣйшее развитіе его стало невозможнымъ. И не только одно это. Турецкое госнодство оказало вліяніе на аграрныя и соціальныя отношенія сербовъ и въ смыслѣ реакціи къ патріархализму.

<sup>1)</sup> Седлакъ—селянинъ, крестьянинъ.

Властели. не погибшіе въ войнахъ. и не убѣжавшіе изъ отечества, но пожелавшіе остаться дома, чтобы приноровиться къ новымъ порядкамъ и извлечь изъ нихъ выгоды, опустили изъ виду прикованіе народа къ землѣ и всю свою заботу посвятили захватыванью оставленной переселявшимся народомъ земли. Въ старыхъ боснійско - герцеговинскихъ родахъ доселѣ сохранилась намять объ этомъ. Обыкновенно говорятъ: «когда мы взяли свою землю», «пріобрѣли», «захватили». А. Ө. Гильфердингу 1) казалось, что этимъ даже хвалились, какъ будто бы хотѣли назваться потомками истинныхъ азіатскихъ турокъ и какъ будто нарочно заслоняли свое босногерцеговинское происхожденіе. Они должны были бы сказать о себѣ слѣдующее: съ приходомъ въ землю турокъ, при наставшей анархіи, мы ловили въ мутной водѣ и захватывали чужую землю, которая потомъ турецкою властью была признана нашею собственностью.

Въ западной и средней Европъ, гдъ земледъліе было тогда уже развитымъ и возвратъ народа къ первобытному состоянію быль уже невозможень, помъщики были озабочены тъмъ, чтобы строгостью законовъ были найдены и обезпечены для нихъ работники; и законъ. въ угоду помъщикамъ, превратилъ работниковъ въ невольниковъ. Не такъ было въ Босніи съ Герцеговиной. Гористая почва Босніи и Герцеговины не благопріятствовала узаконенію невольничества. На горахъ всегда была свобода — по крайней мъръ настолько, что тамъ было нелегко отнять у каждаго свободу, потому что серба хранили горы. Поэтому боснійскіе и герцеговинскіе властели, если бы турки даже и сочувствовали феодальнымъ порядкамъ и не противились введенію ихъ, не могли уподобиться феодальнымъ господамъ, примъръ которыхъ имъ былъ извъстенъ уже по сосъдству за Савою. Феодалы европейскіе были озабочены тімь, чтобы ихъ поземки были тщательно обработываемы; властели же боснійскіе и герцеговинскіе извлекали выгоду изъ большаго количества земли (первые изъ лучшей обработки, вторые изъ большаго количества земли). Они забирали и провозглашали за свои собственные поземки, покинутые обывателями, или такіе, изъ которыхъ имъ удавалось выгнать своего личнаго соперника, или непріятеля. Пустынныя и незаселенныя горы какой промысель на нихъ могь быть, кромъ пастущества? А пастушество представляетъ собою патріархальную хозяйственно-общественную форму быта.

Если босняки и герцеговинцы уже и прежде примирялись съ магометанскою вѣрою, то теперь, когда просыхала турецкая сабля, они видѣли уже явно, что новое господство не только не приноситъ имъ непереносныхъ аграрныхъ и соціальныхъ несчастій, что на западъ

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій А. Гильфердинга. Т. 3. (Боснія, Герцеговина и Старая Сербія). Спб. 1873 г.

дълалъ феодализмъ, по служитъ имъ еще мощною защитою отъ нихъ. Когда же аграрныя и соціальныя отношенія стали устанавливаться, селяне, потерпѣвшіе въ неріодъ великой анархін много убытковъ, некали опоры своимъ хозяйственнымъ интересамъ и своей личной безопасности въ задружномъ обществѣ, новый разцвѣтъ котораго обусловливался также и тѣмъ, что настушеское хозяйство номогло имъ снова получить свое значеніе въ экономическомъ бытѣ народа. Стоянъ Новаковичъ доказалъ, что въ сербскомъ народѣ не было великихъ задругъ въ неріодѣ его самостоятельности и что великую задругу сербскую, какъ институтъ, воспиталъ періодъ турецкаго ига. Но Пейскеръ сильно ошибается, когда на основаніи доказательствъ Новаковича дѣлаетъ выводы противъ народнаго характера и самостоятельности сербской задруги. Перемѣна, констатированная Новаковичемъ, означаетъ то, что западно-европейскія соціальныя теченія, пробившіяся предъ нашествіемъ турокъ на нѣкоторыхъ мѣстахъ въ хозяйственную и общественную жизпь балканскихъ народовъ, въ особенности же сербовъ, какъ наиболѣе близкихъ Западу, возвратились вспять туда, откуда пришли. Въ этомъ смыслѣ турецкое нашествіе дало охрану сербской самобытности и народности. Достойно примѣчанія и то обстоятельство, что боснійскіе магометане сохранили въ своемъ говорѣ самыя старинныя грамматическія формы. Но эта охрана языка не была намѣренною: она естественно вытекала изъ положенія дѣлъ.

Какъ сельскій людъ Боснін и Герцеговины въ періодъ турецкаго погрома разбъгался по Западу, такъ въ свою очередь на мъста, оставленныя имъ, стекался пародъ съ Востока. Это также былъ сербскій людъ, но исповъданія православнаго, каковое исповъданіе со времени турецкаго нашествія получило верхъ по числу исповъдниковъ. Часть убъжавшихъ снова воротилась домой, какъ скоро замътила, что буря утихаетъ. Нъкоторые, по примъру властелей, принимали тоже Исламъ.

утихаетъ. Нѣкоторые, по примѣру властелей, принимали тоже Исламъ. Турки были страшными только въ то время, какъ потрясали своимъ обнаженнымъ мечомъ. Но какъ скоро они вложили мечъ въ ножны. то являлись скорѣе слабыми, чѣмъ страшными. Какъ побѣдители—добыватели земель—они почувствовали въ себѣ призваніе управлять землею и народами. При этомъ они имѣли очень много самыхъ благихъ намѣреній, но вовсе не владѣли способностью выполнить ихъ. Болѣе всего оказалъ имъ помощь Коранъ. Священное писаніе Корана проповѣдуетъ такую основную хозяйственную идею, которая совершенно враждебна капитализму. Во 2-й главѣ Корана, озаглавленной «Корова», въ шурѣ 276-й осуждено взиманіе большихъ оброковъ, какъ тяжкій грѣхъ. «Тѣ, кто глотаетъ большіе оброки, въ день воскресенія изъ мертвыхъ встапутъ такъ, какъ тотъ человѣкъ, котораго осквернилъ діаволъ прикосновеніемъ своего перста. О томъ же, что какъ говорятъ: взиманіе оброковъ есть торговля, нужно сказать: Богъ допустилъ торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретилъ брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретиль брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретиль брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретиль брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретиль брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю, но запретиль брать оброки. Тотъ, кто слушается Богиль торговлю т

жіей заповъди и дълаеть конець этой несправедливости, получаеть отъ Бога отпущеніе гръховь за все, что было имъ содъяно гръшнаго и судьба его будеть зависъть отъ Бога. Тъ же, которые не перестануть взимать оброковъ, будутъ брошены въ огонь, откуда не освободятся во въки». Это--одно изъ хозяйственныхъ основоноложеній, заключающихся въ Коранъ; но оно столь кардинально, что опредъляетъ цълую систему, систему первобытнаго хозяйства. Такъ какъ характеръ земли и народа Босніи и Герцеговины склонялись къ этой системъ, то неудивительно, что обывательство быстро уснокоивалось. Турецкое господство не принесло никакихъ хозяйственныхъ новшествъ, но лишь озаботилось тъмъ, чтобы во всъхъ тъхъ отношеніяхъ, какія оно застало здъсь, былъ заведенъ государственнымъ авторитетомъ добрый порядокъ.

Въ 1515 г. въ Боснію и Герцеговину прибыли земледѣльческіе чиновники «ель емени» съ тѣмъ, чтобы размежевать землю и записать ее въ книги, т.-е. чтобы основать катастръ. Эготъ факть обывательство до сихъ поръ держить въ доброй намяти; письменныя восноминанія о немъ до сихъ поръ хранятся въ франтишканскихъ монастыряхъ и въ сундукахъ старыхъ властельскихъ родовъ, ожидая научной публикаціи и изслѣдованія. Этотъ шагъ турецкаго правленія—несомнѣнное свидѣтельство хотя бы только доброй воли (намѣренія) упорядочить надлежащимъ образомъ и на долгое время владѣтельскія отношенія въ землѣ.

Есть признаки свидетельства и о томъ, что также и обывательство имъло доброе намърение упорядочить свою общественную (посполитую) хозяйственную жизнь такъ, чтобы она соотвътствовала всеобщимъ нуждамъ и внесла въ землю, послѣ долгихъ войнъ и смятеній, миръ и спокойствіе. Бывали примъры того, что боснійскіе и герцеговинскіе властели этой эпохи въ предсмертныхъ завъщаніяхъ обязывали своихъ наследниковъ, преемниковъ по землевладению, не притеснять своихъ кметовъ и податей отнюдь не возвышать, а въ родахъ не вымершихъ это завъщание до сихъ поръ постоянно свято выполнялось, хотя бы это и не представляло выгодъ владетелямъ земли. Можно предположить, что основатели этихъ завъщаній имъли въ мысляхь благо не только кметовъ, но и своихъ наследниковъ. которымъ первые хотъли на всъ времена обезпечить рабочія руки, въ тогдашнія превратныя времена очень дорогія. А все же сравнимъ, какъ вель хозяйственныя дъла боснійскій и герцеговинскій властель въ то время, какъ европейская шлехта ловила сельскій людъ для заключенія его въ тяжкое невольничество! Боснійскій селянинъ не былъ прикованъ къ землъ, по лишь всталъ къ помъщику въ отношенія наслъдственнаго наймита, исполнявшаго работы на-подобіе добровольнаго договора о плать съ урожая. Платы эти были неодинаковы. Обыкновенно составляли десятую часть, но

также иногда и девятую, осьмую, седьмую. Поздиве же, когда подати не были установляемы завъщаніями, иногда возвышались онъ до третины и даже до половины. Боспійскій кметь не быль подданнымь подобно западно-европейскому селянину. Онь имъль свободу убъгать, если другой помъщикъ предлагаль ему болье выгодныя условія найма; посльдній могь принять бъглеца на свой страхь, безъ всякаго разрышенія на то со стороны прежняго хозянна-помъщика. Напротивъ, помъщикъ не могь прогнать кмета съ поземка но своей воль, или по произволу. Свое наемное условіе съ кметомь онъ могь провозгласить нарушеннымь только въ томъ случав, если кметь два года подрядь не представляль своихъ повинностей и когда дълаль это не вслъдствіе неурожаевъ, но по безпечности. Помъщикъ быль повиненъ давать кмету съмена для посъва и пропитанія; въ неурожайные годы онъ быль обязань не только ждать платежа, но еще и оказывать кмету помощь.

Эти отношенія были организованы безконечно лучше, нежели въ феодальной Европъ. Въ отдаленнъйшихъ земляхъ о томъ не знали, потому что тамъ учили смотръть на турокъ только сквозь очки религіозной нетерпимости — только какъ на невѣрующаго и суроваго завоевателя. Но все-же въ ближайшемъ сосъдствъ, въ Хорватіи. людъ имълъ свъдънія о томъ, какія существують за Савою хозяйственныя и соціальныя отношенія при турецкомъ господствъ и убъгаль туда, какъ скоро притъсненія шлехты становились непереносными. Феодальное хорватское панство тъмъ болъе притъсняло селянъ, чъмъ больше безпокойства они обнаруживали. Вследствие этого въ ХУІ и XVII стольтіяхъ возникали мятежи селянь, которыхъ наказывали здъсь гораздо суровъе, нежели въ другихъ земляхъ. Хотя съ теченіемъ времени отношенія въ Босніи и Герцеговинъ значительно ухудшались, однако все-же онъ были здъсь легче и переноснъе для селянъ. нежели какъ это было въ Хорватіи, гдъ еще въ XVII стольтіи руководители волненіями грозили панамъ всецьло со всьмъ народомъ перейти въ Боснію. если не сдълають народу облегченій.

Терминологія въ области общественной жизни во время турецкаго господства измѣнилась, но значеніе ея осталось прежнимъ. Властель нынѣ сталъ называться бегомъ, властеличъ — агою; баштина у беговъ получила названіе «беглюкъ», проція-«тимаръ» неропхъ—сталъ называться «кметомъ».

Для наблюденія надъ аграрными отношеніями султанъ поставиль надзирателей, называвшихся «спагіи». Они разрѣшали спары между номѣщиками и кметами и наблюдали надъ тѣмъ, чтобы кметъ не обманывалъ помѣщика, а помѣщикъ не притѣснялъ кмета. Вмѣстѣ съ тѣмъ они собирали «царскую десятину», какъ «земепанскую дань». За эту службу отъ государя (земепана) они получали на свое содержаніе тимаръ 1), называвшійся спагилюкъ. Кромѣ того спагія имѣлъ

<sup>1)</sup> Тимаръ-помъстье, даруемое вмъсто жалованья.

повинность во время войны вставать со своимъ родомъ подъ царское знамя. (Христіане были освобождены отъ военной службы. Если же говорится о томъ, что «спагіи были повинными идти на войну съ своимъ народомъ», то подъ народомъ здѣсь нельзя разумѣть селянъ, какъ это было на феодальномъ Западѣ). Военная повинность была только на магометанахъ; но она даже и не считалась повинностью: это была привиллегія магометанъ.

Спагійство первоначально было только личнымъ; позднѣе же оно передавалось государемъ (султаномъ) въ наслѣдство тѣмъ бегамъ. которые особенно зарекомендовали себя; наконецъ уже не было ни одного бега, который бы не былъ спагіею, такъ что слово «спагія» получило значеніе вообще бега и до сихъ поръ употребляется въ этомъ значеніи.

«Христіане», говорить А. Ө. Гильфердинь, «съ любовію вспоминають спагій, потому что, какъ говорять въ народь, спагіи считались какъ бы представителями султана въ отношеніи къ обывателямъ, платившимъ десятины, и часто защищали ихъ отъ притъсненій со стороны капетановъ (воинскихъ начальниковъ), беговъ и янычаръ».

Переходъ въ Исламъ въ Босніи и Герцеговинъ происходилъ не безъ борьбы, какъ о томъ свидътельствуетъ преданіе магометанскихъ властелей, которые свое магометанство всегда считали только временнымъ и были убъждены въ томъ, что снова воротятся къ въръ своихъ отцовъ. Но уже привыкали къ своей новой въръ, прилипали къ ней съ такимъ же фанатизмомъ, съ какимъ прежде льнули къ богомильству, такъ что начинали думать о себъ, что учение пророка даже и султанъ не соблюдаетъ чище ихъ. Боснія и Герцеговина давали султану самое храброе войско, самых в лучших в полководцевъ и самыхъ прозорливыхъ гражданъ. Въ дворъ султана утвердился сербскій языкъ; султанъ на этомъ языкъ сносился съ своими новъйшими подданными и «посыниль» боснійских магометань, т. е. провозгласилъ ихъ своими истинными сынами, усыновилъ ихъ. Каждый боснійскій магометанинъ принималь это усыновленіе въ буквальномъ смысль и усвояль себь право говорить и обсуждать самыя важныя государственныя дела. О чемъ мечталъ царь Душанъ, то стало фактомъ: сербскій языкъ распостранялся на Босфоръ. какъ дома; но пріобрълъ это значение такимъ способомъ, какого Душанъ не предвидълъ.

Турки никогда не имѣли своего народнаго самосознанія; между тѣмъ боснійскіе могометане всегда были проникнуты имъ,—иногда напрасно и неясно, а иногда очень живо и широко, такъ что это служило подготовленіемъ къ славянскому самосознанію. Герцеговинецъ Мегметъ паша Соколовичь, бывшій великимъ визиремъ въ 1569—1575, задавался мыслію обратить въ могометанскую вѣру весь славянскій міръ, составить славяно-магометанскую великодержаву съ столицею въ Царьградѣ и сорганизовать славянъ подъ знаменемъ Магомета про-

тивъ западной Европы, которую тогда магометане главнымъ образомъ зпали по пъмцамъ и глубоко пенавидъли. Непависть богомиловъ къ западно-европейской цивилизаціи и ко всему, что стояло въ зависимости отъ нея, перешла по паслъдству на потурченаго «боснійскаго беглербеглюка», какъ называлось тогда административное общество, составленное соединениемъ Босии и Герцеговины. Въ этой ненависти не тантея-ли ясное созпаніе, или же хотя предчувствіе того, что народы, жившіе на восток' отъ намцевъ, и среди которыхъ главное м' сто принадлежить славянамъ, имжють иное назначение въ міровой исторін, чёмь то, какое имфеть западная Европа? Ненависть магометанскихъ славянъ обращалась прежде всего къ нъмецкой Австріи. Еще нослъ оккупацін потурченный полякъ Садыкъ паша, извъстный романописецъ Михаль Чайковскій, въ своихъ запискахъ отмѣтилъ, что боснійскіе магометане считали Австрію своимъ отвѣтственнымъ врагомъ. Но сила боснійскаго магометанства уже 30-40 лѣтъ предъ оккупацією была сломлена, а ненависть его уже нисколько не мъшала дълу Австрін.

Магометанство не было тою культурною сферою, которая бы могла соорудить изъ сербскаго народа высокую и твердую опору противъ прибоя западной цивилизаціи на востокъ. Такою стихією могло быть только православіе; но его культурное дъйствіе на развитіе сербскаго народа было заражено магометанствомъ. Исламизмъ и нашествіе турокъ располовинили сербскій народъ въ культурномъ отношеніи. То, что одна часть сербскаго народа вооружала противъ западной культуры и чёмъ увеличивала противъ нея свои полки, то самое проигрывала другая часть народа, перебъгавшая на сторону непріятелей сербскаго народа, становившаяся подъ чуждую охрану и получавшая эту охрану подъ обязательствомъ биться въ переднихъ рядахъ за дъло своихъ охранителей противъ той первой части сербскаго народа. Это раздъленіе въ духовномъ отношеніи еще до сихъ поръ продолжается и составляеть причину всего несчастія, причипяемаго самимъ себъ этимъ богато одареннымъ сербскимъ народомъ-причину всёхъ ранъ, какими онъ самъ себя ранитъ, причину всей деморализацін, которою страдаеть сербское тьло, всей душевной нищеты, бъды и безхарактерности, которая проникла во внутренность народа и приносить вивсто почтенія, непріязнь, въ отношеніяхъ ко тому народу, который сотворень руководить другими и указывать имъ путь къ свъту 1).

Сербскій народъ сталъ флюгеромъ, обращающимся между нѣмецкою Вѣною и славяно-турецкимъ Царьградомъ. Онъ разрѣдился на слишкомъ большомъ пространствѣ. Довѣрчивый къ обѣщаніямъ Вѣны онъ неустанно малыми партіями переселялся въ Австрію. Сербскія поселенія простирались даже до Будина, но при этомъ сербы забы-

<sup>1)</sup> Т. е. къ русскому народу.

вали о томъ, что первымъ условіемъ самостоятельнаго развитія каждаго народа есть густота его населенія. Если же народъ дозволитъ проникнуться чужеродными стихіями, то это будетъ значитъ то же самое, какъ если бы живой организмъ самъ въ себя посадилъ червей 1). Если же онъ самъ станетъ червемъ въ организмъ другого народа, то не всегда можетъ произвести въ немъ разложеніе.

Переселеніе сербовъ въ Австрію, главнымъ образомъ въ Хорватію и Угры, принесло сербскому народу несравненно больше несчастія, нежели само турецкое порабощеніе. Если бы сербскій народъ твердо держался въ своемъ сидлъ 2), то исторія его шла бы подобнымъ же путемъ, какъ и исторіи Россіи послѣ нашествія монголовъ. Натискъ чужестраннаго племени укрѣпилъ бы его силы и чѣмъ большимъ былъ бы натискъ, тъмъ сильнъе укрънилась бы увъренность народа въ томъ, что оковы будутъ разрушены и тъмъ скоръе насталь бы моменть освобожденія. Въ исторін Сербін стало начто совершенно противоположное тому, что произошло въ исторіи Россіи, потому что сербскій народъ, раздвоившись душевно, разсыпался территоріально и самъ себя выдалъ съ головою разрушающему вліянію народовъ, очень хорошо понимающихъ свои историческія цъли. Сербы храбро воевали и въ армадахъ турецкихъ и въ армадахъ нъмецкихъ (австрійскихъ): бились съ собою и сокрушали себя, подобно гладіаторамъ, не давали самимъ себъ пощады; но собственная своя идея затерялась. Достойный удивленія юнакь—сербскій народь—чаще всего на самомъ себъ обнаруживалъ свою удаль, уподобляясь самоубійцъ.

Сдёлать этотъ обзоръ судьбы сербскаго народа намъ было нужно для того, чтобы имёть готовую рамку для дальнёйшихъ изслёдова-

ній аграрных вотношеній вы боснійскомы беглербеглюкь.

Идиллія турецкаго господства въ Босній продолжалась недолго. Хорошій знатокъ этихъ дѣлъ, босніецъ (имя его неизвѣстно) составиль о томъ записку и вручиль её А. Ө. Гильфердингу. Эта записка приведена г. Гильфердингомъ въ его трактатѣ: «Боснія, Герцеговина и Старая Сербія» (Собр. сочиненій. т. З. СПБ. 1873; стр. 303—311). Тамъ читаемъ слѣдующее: «Съ 1521 года настали для боснійскихъ христіанъ великія бѣдствія. Съ этого времени начали проходить чрезъ Боснію сильныя, многочисленныя турецкія войска изъ Азіи и Румеліи для завоеванія Венгрій, Будина, Вѣны, Праги (таковыя были ихъ намѣренія и надежды). Это непрестанное наводненіе нѣсколькихъ сотъ тысячъ ратниковъ, или вѣрнѣе сказать—разбойниковъ (ибо такъ дѣйствовали въ то время турецкія войска) опустошило и разрушило христіанскія церкви, монастыри, города и села въ Босній и заставило опять множество боснійскихъ христіанъ искать своего спасенія бѣгствомъ въ Дубровникъ (Рагузу), въ Приморье, Хорватію, Славонію,

<sup>1)</sup> Это относится и къ Россіи, насаждающей у себя нъмецкія колоніи.

<sup>2)</sup> Т. е. въ своей территоріи.

Бачку и т. д. Такимъ образомъ случилось то, что общирные края, какъто илодородная Посавина, Подринье и Краина, совершенио запустъли и поросли лъсомъ. Средина же Босніи, гористая и скалистая и и болъе отдаленная отъ земель, предлагавшихъ христіанамъ убъжище, сохранила своихъ обывателей: христіане здѣсь прятались во время военной бури въ педоступныхъ мъстахъ, а когда наставала тишина, выходили изъ своихъ убъжищъ и снова обработывали свои старинныя земли. Не только военныя тревоги, но и чума, часто свиръпствовавшая въ эти времена, уменьшила число христіанскихъ жителей Босніи. которые частью умирали отъ заразы, частью же бъжали отъ нея въ другія земли: между тъмъ мусульмане, придерживаясь своего фатализма, не трогались съ мъста и мало—по—малу присванвали себъ земли, покинутыя христіанами». 1)

Такъ характеризуетъ боспійскія отношенія въ періодъ нескончаемыхъ войнъ, къ какому относится Могачъ и оккупація турками Венгріи. боснійскій урожденець. Эти отношенія продолжались до самого пораженія турокъ у Въны. Онъ дъйствительно были страшными—въ томъ нътъ сомивнія. Но чтобы представить эту сумрачную картину въ надлежащемъ освъщении, нужно снова припомнить, что въ сосъдней Хорватіи селянамъ жилось не только не лучше, но еще гораздо хуже. Турецкія войска были страшны непріятелямъ, нъмецкія же войска были также страшны обывателямъ этого государства. Современникъ тъхъ событій, итальянскій писатель Жіованни Ангелини, говоритъ о томъ слъдующее: «Войско нъмцевъ ни о чемъ другомъ не думаетъ, какъ только о плъненіи и разбов, оно мучитъ и убиваетъ людей различными способами. Нападаеть не на одинъ простой народъ, но и на шлехту и всюду коварнымъ образомъ. Живетъ грабежомъ, убійствомъ, кравопійствомъ, поджегами, святотатствомъ, съ безумнымъ неистовствомъ учиняетъ насилія женамъ и дівицамъ и разстленія полумертвымъ детямъ. Священные предметы попираетъ ногами, разрушаетъ храмы, школы и имънія духовенства. Съ невооруженныхъ людей сдираетъ одежды: мужчины и женщины нагишемъ бъгають по деревнямъ. Въ ненасытномъ разбот расканываетъ гробы, чтобы обворовать также и мертвыхъ, и другими неслыханными страшными неистовствами распространяетъ страхъ и грозу. Человъческое общество туть уничтожено; наука, гуманность, церковь, Богь — все презрвно. Нъть уже ни торговли, ни земледълія. Людъ береть въ торбу (суму) все. что попадется на глаза и, оставивъ развалины своихъ хатъ, опустошенцыя поля, бъжитъ въ лъса и горы умирать отъ голода и холода, убъгаетъ въ чужія земли, даже и въ Турцію, чтобы только сохранить свою жизнь».

<sup>1)</sup> Гильфердингъ. Собр. соч. т. 3. стр. 304.

Во время войнъ въ Уграхъ, боснійскіе властели познакомились съ тъмъ гнетомъ, какимъ угорская и хорватская шлехта морила своихъ подданныхъ, а это знакомство имъло неблагопріятное вліяніе на ихъ образъ мыслей и на судьбу боснійскихъ селянъ. Все, что замѣчали тамъ, властели хотъли завести и дома. Въ особенности дурно повліяль на беговь боснійской Посавины и Крайны, или турецкой Хорватіи, примъръ засавскихъ дворянъ. Что именно тутъ оказалъ злое вліяніе примъръ хорватской и угорской шлехты, это видно уже изъ того, что вдали отъ хорватской границы, отношенія между помъщиками и кметами всегда были болъе сносными и не слишкомъ сильно удалялись отъ старыхъ сербскихъ традицій. Посавинскіе и крайнскіе беги присмотрълись къ феодализму, но два великія препятстія встрътились имъ на пути, такъ что они не могли тъхъ же порядковъ завести у себя дома: не было закона, который бы давалъ имъ силу и санкцію, а селяне не поддавались безъ отпора аппетитамъ своихъ помъщиковъ. Въ особенности же въ Крайнъ разыгрывались непрерывныя правовые бон между бегами и кметами, давшія сербской народной эпической поэзіи рядъ интересных в эпизодовъ и знаменитыхъ юнаковъ.

Пораженіе турокъ у Вѣны 1683 г. значительно ухудішило судьбу турецкихъ христіанъ, а среди нихъ въ особенности боснійцевъ и герцеговинцевъ. Упомянутый докладчикъ—босніецъ повъствуетъ о томъ слѣдующее: «Возвращаясь въ безпорядкъ, ожесточенные этимъ поражениемъ турки стали вымещать свою ярость на своихъ подданныхъ христіанахъ, и въ короткое время разрушили много церквей и монастырей въ Босніи и съ неимовърнымъ бъщенствомъ свиръпствовали противъ христіанъ по всей этой странъ. Христіане съ своими священниками уходили тысячами въ сосъдніе края. Это продолжалось до 1739 г. Когда миръ былъ заключенъ между императоромъ Карломъ VI и турками, христіане опять начали селиться въ Посавинъ, Подринъ и Крайнъ, возвращаясь туда частью изъ-за Савы, частью изъ нагорныхъ нахій средней Босніи, а всего болѣе изъ Герцеговины и Далмаціи. Послѣ похода подъ Вѣну и изгнанія турокъ изъ Венгріи и Славоніи, въ продолженія нъсколькихъ льтъ. вся Посавина стала пустынею, поросшею лѣсомъ; только въ городахъ, какъ-то въ Бѣлинѣ, Зворникѣ, Градащцѣ, Дервентѣ, Банялукѣ, Новомъ и друг., оставалось небольшое число мусульманъ со своими начальниками, которые назывались «капетаны». Они были родомъ босняки. Капетаны считались правителями приписанныхъ къ ихъ городамъ округовъ (нахій), и самовольно присвоили себя большія пространства запустълыхъ земель около Дрины и въ Крайнъ. Эти капетаны были неограниченными властелинами въ своихъ нахіяхъ: били, убивали, вѣшали, сажали на колъ людей и не слушались султана, а тъмъ менъе паши. Во время войны они явились въ войско снаряжеными на собственный счетъ и не получали жалованья». 1)

Эти отношенія уже вноли уподоблялись начаткам западнаго феодализма; но он и остались только при одних начатках — съ одной стороны потому, что было уже поздно (уже прошло время всеобщаго увлеченія феодализмомь), и съ другой — потому, что султань быль слишком далеко. Буйные капетаны могли бы злоупотреблять этою отдаленностію и разсчитывать на свою безнаказанность, полагая, что рука государя не достигнеть до них . Но вследствіе этой же отдаленности они не могли воздействовать на государя, чтобы опъ даль въ их власть тоть компромиссь, который служить главным фундаментом в всякаго феодализма. При основной демократической черт характера магометанина не могло быть и мыслимо когда нибудь дойти по такого компромисса.

Между тъмъ Турція въ 1756 г. издала земельный законъ, до сихъ поръ существующій въ силъ. Распредъленіе поземковъ, сообразно съ этимъ закономъ, было почти одинаковымъ съ тъмъ распредъленіемъ, какое было во времена Душана. Мулькъ-это свободный, неподвижный участокъ (имъніе), не подлежащій никакой государственной дани (Баштина). Это имъніе составляли обыкновенно дома и огороды кругомъ нихъ пространствомъ до 1/2 дунума (Дунумъ=1000 квадр. метра). Поземки, называвшіеся, юшеріе, это были земли завоеванныя и затъмъ пожалованныя или героямъ войны, или же тъмъ туземцамъ, которые приняли Исламъ (Пропія). Миріе — это поземокъ. обложенный платою десятины, и составивній номинальную собственность калифовъ, но пожалованный въ пользование гражданамъ за обычную плату десятины. Миріе могла быть продана, или переведена на иного владътеля -- лишь съ дозволенія калифа. Мератъ -- это почва, отдыхавшая и также составлявшая собственность калифа; она была въ запасъ, но могла быть отданою также и обывателямъ въ пользованіе, какъ и миріе, въ случав, еслибы оказался недостатокъ въ землв. Метруке-это выгоны, дороги, и вообще всякіе поземки, пожалованныя калифомъ, который считался номинально владътелемъ ихъ, для общественнаго пользованія безъ оплаты десятиною. Онъ предназначались для цёлей общества и не могли быть отчуждены отъ него ни единичными лицами, ни даже самимъ обществомъ.

Эти виды поземковъ часто входили одинъ въ область другого, такъ что владътельныя отношенія становились силетенными. Иногда поземокъ былъ миріей, а деревья на немъ — мулькомъ, или же поземокъ имълъ одного владътеля, а деревья, находившіяся на немъ, другого.

Феодальные аппетиты беговъ были темъ сильнее, чемъ более фео-

<sup>1)</sup> Гильфердингъ. Собр. соч. т. 3. стр. 304-305.

дализмъ въ западной и средней Европъ приближался къ своему концу. Они чувствовали, что Царьградъ служитъ имъ помъхою и что имъ нужно бы имъть государя въ своей средъ. такъ чтобъ была возможность принудить его къ этому компромиссу. Отсюда возникали все большія и большія распри между Босніей и Царьградомъ, такъ что въ прошедшемъ даже столътіи дъло дошло до революціи. Гусеннъ Градашчевичь, возбудившій въ 1831 году революцію боснійскихь беговъ противъ султана и избранный ими великимъ визиремъ Босніи. явно быль одушевлень идеаломь феодализма шлехетской республики. какою нъкогда была Польша. Онъ чувствоваль, что между славянскою душею боснійца и азіатскою душою турка—большое различіе, которое не можеть быть сглажено вполнъ даже и магометанскою върою. Кромъ того въ немъ пробудилось славянское сознаніе, хотя свобода сербской народности подъ турецкимъ владычествомъ была полною. Ясно, что и въ этомъ случав на беговъ двиствовалъ примвръ пробужденія хорватскаго народа, такъ какъ и всь интересы революціи Гусеина приходили изъ Австріи. Но это движеніе опоздало на нѣсколько стольтій; поэтому и не могло окончиться иначе, какъ только тра-

Высокая Порта знала тотъ источникъ, изъ котораго возникало движеніе Гусеина, знала европейскій, а также и анархическій, характеръ его и, желая нарализовать его, воспользовалась для того новыми средствами, принятыми въ европейскихъ государствахъ; но пользоваться ими она не умъла. Кромъ того она обыкновенно успоконвалась скорлупою вмъсто и ядра и оставляла дъло на полъ-дорогъ. Такимъ образомъ распря капетана Гусеина своею послъднею причиною имъла то, что Порта, учредивъ постоянное войско, одъла его по европейскому способу въ узкіе понталоны. Эти узкіе понталоны стали символомъ европеизма, относящагося ненавистно ко всему консервативному элементу на Балканъ и къ государству турецкому. Хотя Порта при реформахъ вела себя очень неповоротливо, все-же должно признать за нею справедливость, что она присматривалась къ благу народа и старалась о томъ, чтобы беги не присвоивали себъ привилегій для притъсненія народа. Эта двойная точка зрѣнія и два интереса служили для капетана Гусенна источникомъ распрей между Сараевомъ и Царьградомъ, вынужденнымъ укротить пышныхъ и храбрыхъ беговъ: не строгостью только, но и суровостью, возбуждающею ужасъ. Тъмъ не менъе, если хотимъ быть справедливыми, не должны дозволить подкупить себя народностью и языкомъ боснійскихъ беговъ. а также и тъмъ, что многие изъ нихъ, какъ было уже сказано, прилично и достойно относились къ своимъ кметамъ. Мы не можемъ отстранить того факта, что турецкое правительство, вѣрное демократическому духу вѣры пророка, заботилось о благоденствіи народа и въ этомъ смыслѣ издавало свои законы, которые по различнымъ причицамъ, лежащимъ между прочемъ и въ самыхъ законахъ, не были выполнены и потому не помогли окончательнаго устранить зла.

Охарактеризованный нами періодъ продолжался отъ 1739 г. по 1850 годъ.

Крестьяне, воротившіеся послѣ 1339 г. въ опустошенные края Босніи, должны были заключать новыя наёмныя условія съ помѣщиками; старыя условія были провозглашены помѣщиками неимѣющими силы потому, что ихъ нарушили сами наниматели. Помѣщики продиктовали кметамъ болѣе тяжелыя условія: вмѣсто привычной десятины опи желали получатъ девятую часть и 1½ ока коровьяго мяса съ каждой коровы за пользованіе пастбищемъ и лугами. Но еще они не подготовились привязать селянина къ землѣ. Означенныя условія были заведсны ими въ цѣлой Посавинѣ. Селяне могли кромѣ того еще пріобрѣтать въ собственность землю покупкою, а также и продавать собственную землю. Это была та же свобода, какою пользовались вовремена Душана, какъ мы видѣли, неропхи, имѣвшіе право сооружать и свои собственныя баштины.

Семейства помѣщиковъ увеличивались. Отцы семействъ, по примѣру старыхъ временъ, раздѣлили между ними землю, а наслѣдникъ наслѣдовалъ вмѣстѣ съ землею и наемвиковъ ел. Наслѣдники же, съ цѣлію получить такіе же доходы, какіе получали и ихъ родители, должны были выводить лѣса и разработывать землю изъ-подъ лѣса подъ пашню и такимъ образомъ увеличивать пространство своихъ полей. И вотъ они принуждали своихъ наемниковъ исполиять эти работы. Такъ была заведена *ангарія* (робота) или беллюкъ (панщина); но подати остались безъ измѣненія.

Чѣмъ дольше шло время, тѣмъ больше росли матеріальныя нужды помѣщиковъ; а чѣмъ больше онѣ росли, тѣмъ большія бремена (тяжести) помѣщики налагали на наемниковъ. Все это мы говоримъ главнымъ образомъ о Посавинѣ, Подринѣ и Крайнѣ. Въ наложеніи «роботы» не было никакого порядка. Кметъ долженъ былъ исполнять ее такъ какъ велѣлъ ему пемѣщикъ; иногда онъ долженъ былъ работать съ цѣлымъ семействомъ и со всею упряжкою, какую имѣлъ, и притомъ до тѣхъ норъ, пока не отпуститъ съ работы помѣщикъ. Сопротивлялся-ли селянинъ противъ роботы, указывалъ-ли онъ на то, что съ нимъ дѣлается произволъ, тогда помѣщикъ къ одному своему произволу присоединилъ и другой: паказывалъ селянина тираннически. Наемникъ не получалъ отъ помѣщика сѣмянъ, что прежде было всеобщимъ обычаемъ и самъ долженъ былъ строить домъ для себя.

Въ центральныхъ мъстахъ страны помъщикъ давалъ съмена, упряжъ и стръху, но за то установилъ большія подати съ урожая: седмину, пятину и даже третину.

Какъ представлялъ сербскій народъ идеальныя отношенія между помъщикомъ и селяниномъ — это мы узнаемъ изъ народной пъсни «Сопротивленіе противъ дагіевъ», въ которой народъ влагаетъ въ уста султана Мурата I, павшаго на Косовомъ полѣ, слѣдующій завѣтъ:

"Турки братья, визири и паши! Я добыль вамь царство Душана! Дай Богъ, чтобъ на въки осталось при васъ! Умирая, я вамъ завъщаю: Не будьте жестоки съ народомъ, Добро и ласково съ нимъ обходитесь. Лихіе навздники! за вась я ручаюсь; Пусть пятнадцать, пусть тридцать динаръ вы наложите, Но не нудьте народа вамъ штрафы платить, Податями съ земли не тъсните людей! Никогда не касайтесь ихъ храмовъ: Что свято для нихъ, пусть и вамъ будетъ свято. Не мстите селянамъ! За то, что Милошъ мою жизнь погубилъ, Вы не мстите; то-даръ военнаго счастья. Никто никогда не основывалъ царства, Съ трубкой въ зубахъ лежа на подушкъ. Не мучьте селянъ, чтобъ отъ страху Не прятались въ горы, не бъгли въ лъса. Позаботьтесь о нихъ, какъ о собственныхъ дътяхъ. Тогда ваше царство пребудеть во-въки! Если же, турки, меня не послушаете, И къ селянамъ жестокими будете, Распадется тогда ваше царство и сгинетъ!"

Этотъ завътъ въ первое время турецкаго господства, дъйствительно, служилъ руководствомъ для помъщиковъ: изъ одной народной фантазіи онъ не могъ бы возникнуть. Несомнънно, было какое-нибудъ дъйствительное основаніе въ практической жизни для смысла этой иъсни. хотя она и происходитъ изъ періода, близкаго къ нашему времени.

Такъ было до 1840 г. Въ то время въ сосъдней Австріи уже приходилъ къ концу феодализмъ и порабощеніе селянъ. Всѣ были тогда убѣждены въ томъ, что по истеченіи уже немногихъ лѣтъ все это будетъ вполнѣ отстранено. Облегченія сельскимъ жителямъ начали даваться уже въ 18 вѣкѣ и положеніе ихъ постоянно улучшалось. И вотъ въ то время, какъ въ сосъдней Австріи порабощеніе народа отживало свой вѣкъ, боснійскіе и герцеговинскіе беги прибавляли сельскому народу тяжестей!

Въ 1840 г. вънское правительство поставило на видъ правительству турецкому горькія жалобы боснійско-герцеговинскихъ кметовъ. Вслъдствіе этого въ 1843 г. Порта издала узаконеніе, чтобы беги не принуждали самовольно кметовъ къ работъ; чтобы каждый домъкмета доставлялъ помъщику для работы только двухъ работниковъ на одинъ день въ недълю. Но помъщики пренебрегали этимъ узаконеніемъ правительства и по прежнему обременяли кметовъ работами.

Кметы снова жаловались Портъ чрезъ въпское правительство и Порта въ 1848 г. издала закоиъ, по которому работа была совершенно уничтожена.

Что стало послъ того — объясняеть это домородный знатокъ. при-

водимый А. Ө. Гильфердингомъ:

«Получивъ фирманъ объ упичтожении барщины, Тахиръ-наша (тогдашній боснійскій визирь) позваль въ Травпикъ на совъщаніе главныхъ людей Боснін, именно обоихъ пашей сараевскихъ. Мустафу Бабича и Фазли Шерпфовича, изъ Зворника—Махмутъ пашу Видаича, изъ Тузлы—Махмутъ пашу Тузла, изъ Банялуки—Али—бега Джинича, изъ Бихача — Махмутъ пашу Бишчевича; съ ними были позваны Игнатій. владыка Сараевскій, и нікоторые францисканцы. Паша прочелъ предъ ними приказаніе Порты. Боснійскіе вельможи поняли, что съ уничтоженіемъ барщины значительно сократятся ихъ походы; они сладили дело между собою и представили паше прошеніе (а съ прошеніемъ и денежное приложеніе). Прошеніе состояло въ томъ, чтобы «христіане», въ замънъ барщины, обязались впредь давать бегамъ и агамъ треть жатвы и половину сънокоса, а чтобы беги и аги заплатили имъ за ихъ постройки, а также возвратили третью часть издержекъ на огороженіе полей и вносили за нихъ треть поръза (поземельной подати). Это бремя третины вельможи боснійскіе наложили на христіанскихъ кметовъ безъ султанскаго указа, въ 1849 году.» Паша и вельможи сомнъвались однако, чтобы христіане подчинились третинъ безъ сопротивленія, и стали выдумывать средство, чтобы обмануть и Порту и христіанъ. Это средство было следующее. Они призвали въ Травникъ значительнейшихъ кнезовъ (старостъ) изъ всвхъ нахій. православныхъ священниковъ и пъсколькихъ францисканцевъ изъ разныхъ католическихъ приходовъ, и сказали имъ: «Порта уничтожаетъ барщину, по въ замънъ ея нужно сдълать такъ, чтобы всъ кметы давали бегамъ третину». Услышавъ это, кнезы были поражены, какъ громовымъ ударомъ. Поклонившись до земли, они отвъчали: «Мы покоряемся всему, что прикажетъ Султанъ и его начальство». За такой отвътъ нъкоторые изъ кнезовъ получили въ подарокъ кабаницу (широкій зимній илащъ), другіе деньгами по 50 піастровъ» 1).

Старосты видѣли, что ихъ влекутъ къ волчьей ямѣ; но, спасая свою жизнь, не противились и отвъчали двухсмысленно. Отвътъ «покоряемся всему. что прикажетъ султанъ и его начальство» означалъ то, что старосты поняли готовившуюся имъ петлю, — поняли, что беги имѣлп въ виду только свой интересъ. Зная же беговъ, какъ мятежниковъ противъ султана, своимъ хитрымъ отвѣтомъ старосты отдавались подъ охрану султана и его управленія. Но Тахиръ-паша,

<sup>1)</sup> Гильф. собр. соч. т. 3. стр. 306—307.

представитель султана въ землѣ, тянулъ вмѣстѣ съ бегами за одну и ту же бичеву.

Тагиръ паша въ качествъ боснійскаго визиря въ Посавинъ имълъдля своего содержанія помъстья, сконфискованныя государствомъ у капетана Гусеина. Жившіе па нихъ кметы до того времени платили девятую часть.

Теперь Тахиръ-паша хотѣлъ, чтобы они платили ему третину; онъ пригласилъ къ себѣ старостъ и требовалъ отъ нихъ на то согласія. Старостъ было четверо. Представители кметовъ не могли предъ визиремъ отозваться на «султана и его управленіе:» и дали отрицательный отвѣтъ. Тахиръ-паша приказалъ ихъ за то изувѣчить такъ, что двое изъ нихъ умерли на мѣстѣ, а другіе двое остались навсегда изувѣченными. Послѣ того посавинскіе кметы болѣе уже не противились платить третины.

Въ то время турецкое правительство предприняло два мъропріятія, глубоко засъвшія въ отношенія оккупованныхъ нынъ земель: одно было благопріятно народу; другое же своимъ вліяніемъ разрушило все то добро, что Порта замышляла сдѣлать въ пользу сельскаго обывателя. Значеніе этого второго вреднаго мъропріятія сглаживается только тѣмъ, что оно не было приведено въ исполненіе закономъ, но лишь было однимъ временнымъ мъропріятіемъ правительства, вынужденнымъ крайнимъ стѣсненіемъ, и могло быть парушено тотчасъ же. какъ только минетъ стѣсненіе; но стѣсненіе не миновало.

Въ 1839 г. Порта нарушила урядъ спагію, потому что онъ болѣе уже не соотвѣтствовалъ свой цѣли. Спагійцы хозяйничали только для самихъ себя, недобросовѣстно выбирали государственныя подати и противились правительству, когда оно хотѣло принудить ихъ къ добросовѣстному выполненію своихъ обязанностей. Если же въ послѣднія десятилѣтія существованія спагіи Порта получала мало доходовъ отъ податей, то уже послѣ нарушенія ея она не получала почти ничего и дѣлала долги за долгами. Въ 1848 г. на Порту ополчились кредиторы и она условилась съ ними такъ, что уступила имъ свое право собирать подати. Часть изъ этой суммы податей собирали въ государственное казначейство, а другую часть новыя сборщики оставляли въ свою пользу. Кредиторы, большіе французскіе и англійскіе банки, собираніе податей довѣрили наемнымъ чиновникамъ, не желая изъ понятныхъ причинъ навлекать на себя ненависти со стороны обывательства за то, что «образованная Европа» приводитъ его къ погибели. Домородцы же стыдились становиться наемниками «царской десятины». Въ Босніи и Герцеговинѣ такими наемниками — сборщиками податей по большей части служили македонцы, которые свои обязанности выполняли такъ, что оставили по себѣ на всѣ времена позорную память.

Наемники царской десятины платили султану наличными деньгами съ условіемъ, чтобы и имъ селяне платили подати также деньгами.

Уже въ одномъ этомъ была тяжелая рапа для обывательства, потому что денеть не было. Если еще и нынѣ заведеніе денежнаго хозяйства въ окупованныхъ земляхъ составляетъ несчастіе для народа, то тогда было еще хуже. Въ Боспіи и Герцеговинѣ, какъ и веюду на востокѣ, въ прошломъ столѣтіи ходила австрійская терезіанская монета «цванцики» и «талиры». Цванцика въ торговомъ обиходѣ имѣла курсъ франка. Но наемные сборщики не хотѣли принимать этихъ денегъ и требовали платежа турецкою монетою изъ чистаго металла. Порта согласилась съ этимъ, полагая, что этимъ могутъ поправиться ея финансы, такъ какъ и въ самой турецкой державѣ всюду ходила бездна чужой монеты, и ей уступала уже монета домашняя. Между тѣмъ турецкихъ золотыхъ и серебряныхъ денегъ не было столько, сколько было нужно, и платильщикамъ приходилось испытывать новыя хлопоты.

Пока подати платились натурою, государство и помъщикъ вмъстъ съ кметомъ несли послъдствія неурожаевъ. Но наёмщики уже не хотъли считаться съ неурожаями. Сами они десятинную плату и другія подати отдавали наличными деньгами, а потому и подати съ селянъ вымогали наличными же и ежегодно въ одинаковой суммъ. Босніецъ г. Гирфердинга разсказываеть о томъ следующее: «Если случалось, что градъ. морозъ, или наводнение уничтожали урожан хлъба и христіанинъ скажеть наёмщику: «У меня ничего нътъ ни для себя, ни для тебя; потому что случилось то и то;» но сборщикъ ему отвътитъ: «Я не пахалъ, и не съялъ; пи градъ, ни морозъ, ни наводнение не могли ничего у меня уничтожить; я уплатилъ государству полныя деньги и ты тотчасъ же подавай готовыя деньгихотя дѣтей своихъ продавай!» 1). Семьи напрасно искали защиты въ царскихъ урядахъ; государство было такъ стъснено, что необходимо было собирать деньги всевозможными способами и уряды должны были помогать наёмнымъ сборщикамъ. Впрочемъ, наёмная система собирать дань не была тогда и въ Турціи совершенно новою; издавна тамъ были нанимаемы государственные чиновники и даже болѣе или менъе важные церковные владыки въ христіанскихъ церквахъ. Въ 1856 г. Порта взяла собираніе податей и пошлинъ въ собственныя

Слѣдствіемъ несчастій, происходившихъ отъ наёмной системы собиранія податей, были новыя бѣгства изъ отечества. Въ 1852 г. въ Австрію и Сербію убѣжало 16.000 христіанъ.

Благод втельным же для народа м вропріятіем выло провозглашеніе Порты въ 1850 г. государственными вс хъ л в совъ въ своих земляхъ. Пом вщики присвоивали ихъ себ в, пользовались ими, рубили и продавали. Уже и тогда былъ очень значительным вывозъ

<sup>1)</sup> Ibid. crp. 309.

боснійскихъ и герцеговинскихъ дровъ въ Австрію. Омеръ-паша, проведшій эту реформу, сказалъ помѣщикамъ, что правительство воротитъ имъ лѣса тотчасъ же, если докажутъ грамотами свое право на нихъ. Но такого доказательства они не могли представить. Конфискація, или секвестръ лѣсовъ государствомъ въ дѣйствительности означала переданіе ихъ въ пользованіе обывательства. Общины и единичныя лица могли теперь брать лѣсу, сколько нужно было для отопленія и постройки, безъ дозволенія на то со стороны урядовъ. И только въ томъ случаѣ должны были справляться въ урядѣ, когда имѣли въ виду рубить лѣсъ на продажу. На этотъ случай существовали правила, одинаковыя какъ для туземца, такъ и для иностранца. Порта учредила тогда нѣчто въ родѣ лѣсного управленія, на обязанности котораго лежала забота о томъ, чтобы лѣса не сводились напрасно, а вырубленныя мѣста снова залѣснялись, и чтобы исполнялись правила о продажѣ лѣса. Но при турецкомъ безпорядкѣ все оставалось всегда только при одномъ добромъ намѣреніи; такъ было и здѣсь.

Передача лѣса въ пользованіе общества была такимъ фактомъ, который и нынѣ еще обывательство оцѣниваетъ по заслугѣ. Этотъ фактъ свидѣтельствуетъ о томъ, что Высокая Порта и въ труднѣйшее время оставалась вѣрною демократическимъ традиціямъ вѣры Пророка и традиціямъ патріархально-общественнымъ турецкаго народа.

Этою передачею лѣсовъ въ общее владѣніе народа турецкое правительство выполнило нѣчто такое, чѣмъ поставила себѣ въ сердцахъ боснійско-герцеговинскаго обывательства безсмертный намятникъ. Тогда обывательство не понимало надлежащимъ образомъ этого благодѣянія къ нему турецкаго правительства, такъ какъ обывательство было поднято и вооружено противъ всего турецкаго и живо чувствовало гнётъ спупныхъ помѣщиковъ и дурное управленіе; а вину во всемъ этомъ оно суммировало и приписывало турецкому правительству.

Оккупація приняла лість въ качестві владінія короны, завела очень успішную эксплуатацію его и раціональный способъ залісненія степных пространствъ, — словомъ: завела такой порядокъ, о какомъ туркамъ и во сні не снилось. Но вмісті съ тімъ она ограничила право пользованія лісомъ и вручила лість подъ строгій контроль лісныхъ и политическихъ урядовъ, такъ что de facto нарушила право селянъ пользоваться лісомъ. Обывательство жалуется, что даже за деньги не можетъ получить дровъ и въ особенности страдаеть отъ того, что срізаніе каждаго прутика наказывается, какъ воровство. Къ несчастію такія жалобы — постоянны. Когда (зимою въ 1897 — 48 г.) въ Герцеговинії быль голодъ, уряды наказывали. какъ за воровство, народъ, собиравшій въ лісахъ растепіе дябликъ

(arum maculatum), называемое тамъ «козлецъ»: сочный злакъ противнаго вкуса, корень котораго замъняль для людей съ незапамятныхъ временъ хлъбъ въ неурожайные годы.

О томъ, какія были отношенія (аграрныя и другія) въ Босціи и Герцеговинѣ въ концѣ иятидесятыхъ годовъ, написалъ намъ Нилъ А. Поповъ въ своемъ трудѣ «Положеніе райи въ современной Босніи»

(Слав. Сборникъ 1875 г.).

Въ 1859 г. Порта, вслъдствіе непрестанныхъ жалобъ боснійскихъ селянъ и ихъ радъ 1), нарядила боснійскому визирю Дяни-пашъ, чтобы онъ. на счетъ государственныхъ прогоновъ, прислалъ въ Царьградъ изъ каждаго санджака по 6-ти представителей: трехъ магометанъ и трехъ христіанъ, избранныхъ обществами совершенно свободно.

Помъщики не допустили многихъ до избранія и повліяли очень значительно на эти выборы; тѣмъ не менѣе посольство составилось и отнравилось въ Царьградъ. Но и помѣщики съ своей стороны также отправили туда своихъ пословъ съ тѣмъ, чтобы они парализировали всякое дѣйствіе правительства, клонящееся въ пользу селянъ. Сельская депутація получила отъ правительства приличный пріемъ и гостепріимство. Въ качествѣ переводчика ей былъ данъ Паво Перишичъ изъ Австріи.

Министерское правительство выслушало пословъ каждаго сапджака въ отдъльности: Селяне боялись, чтобы, вслъдствіе этого, жалобы ихъ не оказались разнородными и противоръчивыми, и потому подали Портъ 9 марта общую письменную жалобу. Въ ней означены наибольшія тяжести—первоначально тъ, которыя относились къ го-

сударству. Это были слъдующія:

- 1. Поземковая дань (порезъ). Она составляла 90 грошей съ дома (1 грошъ = 8—10 крейц.). Жалующіеся полагали, что эту дань они должны платить самимъ хозяевамъ (имѣній) поземковъ, а не нанимателямъ ихъ. Но помѣщики сами никакихъ даней не платили, (старосербская привиллегія «баштины» расширяемая самовольно и на землю, не составлявшую баштины). Въ Зворницѣ, Банялуцкѣ и Билацкѣ находится 30—40.000 сельскихъ домовъ; помѣщиковъ же владѣтелей поземковъ, которымъ селяне по праву должны были платить поземковую дань, всего около 200 чел.
- 2. Аскеръ беделіе, вопиская такса, платимая христіанами за освобожденіе ихъ отъ воинской повинности; она платилась тогда съ домовъ и составляла 90—100 и даже 1000 грошей.
- 3. Казанія— 1 австр. дукать въ годъ. Эту дань платиль тоть, кто имѣлъ котелъ (казанъ) на варенье ракіи. Селяне жаловались на то, что многіе изъ нихъ должны были продать свои котлы на то, чтобы заплатить эту дань и что эту дань долженъ платить и тотъ,

<sup>1)</sup> Рада-мірская сходка, совъщаніе и постановленіе ея.

у кого котель лопнуль. Это была совершенно новая дань. Прежде куреніе ракіи и сливовицы было вполнъ свободнымъ производствомъ.

4. Камрія, составлявшая 2 цванцика съ дому.

- 5. Кормчарина, плата съ откормленной на убой скотины, составляющая 1 цванцикъ съ дому. Жаловались на то, что эту дань принуждаютъ платить и того, кто вовсе не откармливаеть ни одной скотины.
- 6. Жировина—плата за право выгонять свиней на жолуди. Составляла по 1 грошу 7 паръ съ одной головы. Судили объ этой дани такъ: если они имъютъ право пользываться лъсомъ, то совершенно несправедливо брать эту дань. Особенно же жаловались на то, что къ этой дани принуждаютъ и тъхъ селянъ, которые не гоняютъ свиней въ лъсъ на жолуди; кромъ того чиновники часто показываютъ число свиней больше, чъмъ ихъ есть на самомъ дълъ.

7. Дюмрукъ - пошлина за вывозъ. Судили, что пошлину нужно

налагать на предметы, ввозимые, но не на вывозимые.

8. Десятина со всъхъ плодовъ. Между тъмъ сборщики податей желаютъ брать дапь не натурую, а деньгами. При томъ несправедливо вычисляютъ десятину; иногда вмъсто десятины берутъ третину.

Другія бремена относились къ помъщикамъ. Это были слъдующія: І. Третья часть всъхъ плодовъ и половина съна. (Какъ уже видно

- 1. Третья часть всѣхъ плодовъ и половина сѣна. (Какъ уже видно было раньше, третина была всеобщимъ удѣломъ раньше только въ Посавинѣ).
  - 2. Половина овощей и всякой зелени.
- 3. Робота, устраненная закономъ, но въ дъйствительности продолжавшаяся.

Селяне жаловались на помѣщиковъ и за то, что послѣдніе прибавляли имъ бременъ, а между тѣмъ сами себя освободили отъ повинностей въ отношеніяхъ къ селянамъ: не даютъ имъ сѣмянъ для посѣва; не даютъ упряжи; не строютъ кучъ и не поправляютъ ихъ; прогоняютъ селянъ съ земли, если не полюбятъ ихъ; стѣсняютъ имъ свободу покидатъ помѣщичью землю, такъ какъ считаютъ это очень удобнымъ для самихъ себя. Кметъ не можетъ уклониться отъ помѣщика, потому что другой помѣщикъ не смѣетъ добровольно принятъ такого кмета къ себѣ. Нѣкоторые помѣщики, по примѣру государства, отдаютъ въ наёмъ третину и наемные сборщики обираютъ кметовъ. Всѣ помѣщики требуютъ отъ кметовъ платы третины деньгами.

Кметы имъли также и другія стъсненія, которыя не были аграрнаго характера. Поэтому, для восполненія картины, о нихъ мы упомянемъ только въ немногихъ словахъ. Жаловались на то, что отъ ерара за десять лътъ они не получали нилакой награды за припряжныхъ лошадей, даже и за тъхъ коней, которыхъ они сами купили для ерара. Жаловались на невнимательность и злодъйство жандармовъ,

на несправедливость судовъ и насилія фанаріотовъ (высшаго греческаго духовенства).

Прошеніе было подано Порть 9 апръля. Но 12 апръля явились къ Портъ и номъщики изъ травинциаго и сараевскаго санджаковъ; жаловались на райю, которая будто-бы бунтуеть совершенно безъ причины, что ей даже лучие живется, нежели самимъ помъщикамъ, а въ особепцости хорошо живется темъ селянамъ, которые плотятъ половину со всвхъ илодовъ. На слъдующій день сельскіе послы изъ новопазарскаго и зворницкаго санджаковъ были приглашены предстать предъ Портою. Спрашивали одного селянина-магометана о томъ, какъ живется райямь. Этоть не хотъль отдълиться оть своихъ единовърцевъпомъщиковъ и далъ такой отвътъ: «влахи (православные) сильны и опираются, съ одной стороны на нъмцевъ (Австрію), съ другой на Черногорію и съ третьей на Рацевъ (Сербовъ). Именно опи и затвяли возстание и противятся платить десятины». Въ отвъть на это православный посоль Младень Іовичь сказаль следующее: «Уже девятый годъ райи насиліемъ принуждены платить десятины. Пока имъли силы. мы не противились, не отказывались и платили даже и несправедливыя подати. Но, распродавши почти весь скоть и пе имъя уже и того, что ъсть, и чъмъ платить третину, райи задолжали и въ то время, какъ стало нужно илатить свои долги, беги отнимаютъ у нихъ насиліемъ и у райи не осталось уже ничего».

14 марта прибыли въ Порту помъщики и кметы — магометане и христіане изъ бигачскаго и банялуцкаго санджаковъ. Было еще рано и они усѣлись у входа. Драгоманъ Паво Перешичъ привѣтствовалъ беговъ словами: «вы боснійцы дерзки и дѣлаете насилія, терзаете свою райю, бьете, притѣсняете, сажаете въ тюрьмы и рѣжете. Европа знаетъ объ этомъ и принесетъ на васъ жалобу предъ султаномъ—вашимъ отцовъ».

Али-бегъ Бабичъ изъ Банялуки далъ отвътъ, характеризующій дерзость боснійскихъ беговъ, полныхъ духа противортчія: «Наво, Паво! ну, а если возстанутъ дъти противъ этого отца и ударятъ его по головъ, развъ не будетъ намъ отъ того лучше?» Селянамъ же, приводившимъ свои жалобы, беги говорили: «Влахъ, влахъ, подумай, о чемъ говоришь? Развъ не хочешь уже возвратиться въ Боснію?»

Подобныхъ рѣчей стала бояться и Порта, и послы боснійскихъ селянъ. Правительство, онасаясь новой революціи беговъ, налегало на селянъ, чтобы они успокоились и взяли назадъ свои жалобы. Среди пословъ нѣкоторые стали заявлять о томъ, что въ ихъ краяхъ не такъ дурно, и что кметы у нихъ съ своими помѣщиками живутъ въ добромъ согласіи, какъ и въ старое время, и что платятъ имъ десятину, девятину или другую условленную подать и пользуются за это ихъ помощью и охраною. Испугались и послы изъ Посавины, гдѣ селянамъ было дѣйствительно очень дурно, и наконецъ всѣ про-

возгласили то, что нетяжело платить третины и что никто не терпитъ никакихъ притъсненій. Сдълали это тъмъ болье потому, что министры сказали имъ: «Султанъ такъ хочетъ; нельзя и помыслить отнять третину у беговъ».

Не смотря на то, султанъ не повърилъ селянамъ и издалъ въ томъ же 1859 году законъ, которымъ были приведены въ порядокъ аграрныя отношенія. Этотъ законъ считаетъ крестьянскій домъ, дворъ и и огородъ за мулкъ, баштину. Поэтому селянинъ не долженъ быль платить за нихъ десятины. Владътелемъ ихъ былъ помъщикъ, который повиненъ былъ содержать все это въ добромъ порядкъ. Селянинъ можетъ добровольно нарушить свои отношенія къ помъщику, но не можеть нарушить этихъ отношеній помъщикъ, который не можетъ прогнать крестьянина даже и въ томъ случав. если онъ въ теченіи двухъ лътъ по злому умыслу или по нерадънію не уплатить податей, надлежащихъ помъщику. Если помъщикъ захочетъ продать поземокъ, на которомъ живеть селянинъ въ качествъ наемщика, селянинъ имъетъ право первой купли, чъмъ пріобрътаетъ на поземокъ всъ права, какія ранъе имълъ помъщикъ. Право кмета наслъдственное, но не продажное, не переводимое. Только свободный чифлюкъ (осъдлость, фарму) помъщикъ можетъ отдать въ наймы, или удержать за собою. Если бы мулкъ продавался, сосъдъ (шуфа) имъетъ право первой купли, которое ему обезпечено льготою. Въ случат продажи или аукціона поземка селянинъ въ теченіи года имъетъ право первой купли на землю, которую онъ воздёлывалъ.

Этотъ законъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Причиною этою были сначала бурные годы и медлительность правительства, а потомъ уже само правительство, которое въ 70 годахъ, когда въ Босніи и Герцоговинъ поднялось возстаніе, объщало энергически провести аграрный законъ 1859 года; но уже было поздно. Тъмъ не менъе этотъ законъ существуетъ понынъ и во время оккупаціи составляеть единственную норму аграрныхъ отношеній. Янъ Асботъ говоритъ о томъ: «Если бы эти институты были введены въ жизнь во всей справедливости, то судьба боснійскаго и герцеговинскаго селянина была бы гораздо благопріятнъе, чъмъ во многихъ просвъщенныхъ европейскихъ государствахъ!» Это и составляеть дъйствительное несчастіе народа

при оккупаціи, какъ думають о томъ и сами селяне.

Впрочемъ, самымъ сильнымъ рычагомъ противугосударственныхъ волненій христіанскаго обывательства служило стремленіе политическое — стремленіе обновить царство Душана. Если мы говорили о турецкомъ притъсненіи, то всюду должно имъть въ мысли то. что и самыя суровыя, даже жестекія насилія турокъ не переставали быть только матеріальными. Душъ не дълалось никакого насилія. Вслъдствіе этого происходило то, что среди христіанъ появлялись люди съ твердыми характерами и силами. Боснійцы и герцеговинцы,

вспоминая турокъ, говорять: «турчинъ насъ билъ, но безоружныхъ ни разу не ударилъ; всегда онъ самъ давалъ намъ оружіе въ руки». Христіане не поддавались. Отпоръ ихъ не вездѣ былъ одинаковъ; но герцеговинскіе кметы при границѣ черногорской завоевали себѣ дѣйствительную независимость, не давали податей ни государству, ни помѣщикамъ; даже наоборотъ государство давало ежегодио плату ихъ главарямъ. А для суда они ходили въ Черпогорію.

Девятилѣтіе отъ 1850 г. до 1859 г. было самымъ тяжелымъ пе-

ріодомъ въ жизни боснійско-герцеговинскаго селянина за турецкое время. Особенно дурно ему было, (должно снова констатировать фактъ), въ краяхъ при хорватской границъ. Почему тамъ было самое сильное притъснение селянъ — объ этомъ уже было сказано. Беспокойствамъ посавинскихъ, краинскихъ и подринскихъ селянъ способствовало то обстоятельство, что тогда (послѣ 1848 г.) Хорватія особенно усиливалась въ хозяйственномъ отношеніи. Народъ, жившій въ состанихъ боснійскихъ краяхъ, съ завистью смотртль на этотъ разцвътъ Хорватіи и вдвойнъ тяжело переносилъ свою судьбу. «Молодая Европа» послъ 1848 г. дълала быстрые успъхи, была полна идеальныхъ порывовъ и намъреній, съ прямотою говорила о свободъ всъхъ народовъ. Боснійцы и герцеговинцы, хотя и были отдълены жизнію отъ европейскаго движенія, все же зпали о немъ изъ неопределенныхъ, недостаточно верныхъ справокъ и чувствовали свъжее дыханіе европейскаго вътра на своихъ лицахъ. «Мы такжедъти Европы», говорили они съ жаромъ, «но азіатское порабощеніе гнететъ насъ». Турецкое господство еще никогда не было для нихъ столь ненавистнымъ, какъ со времени 1850 г. до самаго испытанія оккупаціи.

Турецкое управленіе было неупорядочено, деморализовано, подкупно и насильственно. Турки и сами не върили въ то, что ихъ господство можетъ удержаться въ Европъ еще долгое время; а поэтому и не старались о заведеніи здѣсь порядка, но лишь о томъ заботились, чтобы воспользоваться послѣдинить временемъ своего господства въ Европъ для собственнаго кармана. Поэтому и переговоры турецкихъ урядовъ съ христіанами были столь безсердечными, поэтому они и не желали понимать намъреній своего правительства и исполнять распоряженій его, поэтому они и оказывали непослушаніе даже фирмапамъ султана.

Въ то время, какъ въ Европъ патріархальное хозяйство переходило въ феодальное, народы, приведенные этимъ въ отчаеніе, думали, что уже пришелъ на землю Антихристъ и что феодализмъ—дъло Антихриста. Въ утъшеніе себя они пророчествовали о томъ, что въ скоромъ времени настанетъ конецъ свъта и страшный судъ. Подобпое же пророчество въ 50 годахъ появилось также и въ Босніи съ Герцего-

виной. Пророчество говорило о томъ, что турки будутъ изгнаны христіанами изъ Европы, а послѣ того настанетъ день послѣдняго суда (кіаметъ). Фаталисты — турки върили этому и сами подрывали основу своего благосостоянія, отклоняя каждую реформу, увеличивая безпорядки, готовясь къ лъности и захватывали все, что попадалось подъ руку, чтобы усладить послъднее время предъ концемъ міра. Турецкая держава въ 1848 г. уничтожила работу, какъ это сдъ-

лали и западно-европейскія государства. Народы за это были благодарны; только къ однимъ туркамъ не относились съ признательностью. Даже таковой фактъ, какъ дарованіе лъса Босніи и Герцеговины въ всеобщее владъніе, не былъ причисленъ къ числу добрыхъ дълъ Турціи, хотя невозможно было и помыслить, чтобы такой шагъ сдълало въ пользу народа какое-угодно европейское государство. Чъмъ это объяснить?

Когда обсуждается несчастное положение какого-либо государства. всегда должно осмотръть его минувшее, чтобы увъриться въ томъ. было-ли въ немъ всегда подобное же, не заложено-ли въ немъ это зло исторически, какъ ядовитое растеніе, или же государство очутилось только во временномъ, преходящемъ, случайномъ несчастіи, которое есть слъдствіе внутренняго упадка и различныхъ внъшнихъ вліяній, такъ что несчастие можетъ прекратиться, какъ скоро устранятся внутреннія причины упадка, а домашняя почва взрыхлится къ возрожденію и новому разцвъту.

Въ Европъ господствуетъ то мнъніе, будто Турція, какъ и вообще магометанство, не можетъ возродиться и будто основатель магометанства преградилъ ему дорогу къ возрожденію, представивъ свое въроученіе вънцомъ человъческаго духа, посланнаго съ неба, а себя высочайшимъ изъ пророковъ, послѣднимъ провозгласителемъ воли Божіей, посланнымъ землю для наученія людей. Сообразно съ такимъ ученіемъ, магометанство якобы могло достигнуть только однажды своего разцвъта и достигло его арабскою культурою; а послъ того жизнь магометанства представляеть собою одно постененное паденіе.

Здъсь неумъстно обсуждать справедливость и основательность такого воззрънія на магометанскій міръ. Но мы думаємъ, что условія разцвъта и упадка народовъ и государствъ зависятъ болъе всего отъ нравственности и идеальности, что въ свою очередь, какъ на столиъ. держится на ихъ религіозности, но во все не зависить отъ законовъ той или другой въры. Нынъ уже не тайно въ Европъ, что и въ магометанскомъ міръ оживаетъ духъ возрожденія. Когда же Европа встанетъ предъ готовымъ фактомъ его возрожденія, тогда ея ученыя головы съ такимъ же спокойствіемъ, полнымъ достоинства, будутъ доказывать жизненность магометанства - точно также, какъ прежде доказывали совершенную невозможность его возрожденія. Но одно стоить предъ нашими глазами твердо и ясно—именно: возрождение магометанства и магометанъ можетъ взойти только въ Азіи, гдѣ его родина и гдѣ единственно выполнена имъ великая миссія. Почему бы оно не могло и снова выполнить своей миссіи? Но возрожденіе магометанства на европейской почвѣ пемыслимо. Здѣсь магометанство всегда будетъ растеніемъ не по климату; и оно можетъ здѣсь рости только на счетъ чужихъ захирѣвшихъ организмовъ—пародныхъ и государственныхъ. Нѣтъ нужды обезцѣнивать магометанъ; папротивъ нужно, чтобы образованные и просвѣщенные европейцы и имъ также воздавали честь, нринадлежащую имъ, и сбросили съ себя темный средпевѣковой фанатизмъ, которымъ долго христіанская Европа вооружалась даже и противъ членовъ своей собственной семьи.

Возрожденіе магометанства возможно; но можеть поступить только тогда, когда опо пойметь, что возрожденіе должно быть его собственнымъ (самостоятельнымъ) и что оно должно выйти изъ него самого, а европейзація («младотурки») на прим. составляеть не возрожденіе, а еще болъе глубокій упадокъ.

Съ самого начала своего господства въ Европъ турки имъли характеръ кочевниковъ-завоевателей. Отсюда: ихъ дурное управленіе и выбивательная система податей. Они не ужились съ европейскими народами, порабощенными ими, а также и эти народы съ ними. Послъдніе не переставали считать турецкаго господства за чужевладъніе и съ болью сердца желать свергнуть его. Слабость турецкаго правительства они съ радостью привътствовали, неудачи его служили имъ утъщепіемъ: чъмъ больше было стъсненія отъ турецкаго правительства, тъмъ ближе казался имъ самимъ конецъ его. Въ Босніи и Герцеговинъ турки сдълали то, что нъкогда народное сословіе помъщиковъ (земанство) отчуждилось отъ народа и тъмъ ослабило его; между тъмъ даже въ періодъ наибольшаго своего отупънія помъщичье сословіе не отожествляло своихъ интересовъ съ турецкими, всегда считая турокъ чуждыми, непрошенными гостями точно также, какъ и помъщиковъ въ свою очередь считали ихъ христіанскіе земляки. Сознаніе своей чуждости имъли и сами турки. Въ этомъ сознаніи

Сознаніе своей чуждости имѣли и сами турки. Въ этомъ сознаніи они не допускали христіанъ къ пользованію политическими правами и къ обнаруживанію политическаго вліянія ихъ даже тамъ, гдѣ по отношенію къ нимъ не допускали ни малѣйшаго религіознаго притѣсненія. Изъ той же причинѣ и передъ судомъ показаніе христіанина не имѣло одинаковаго значенія съ показаніемъ магометана. А это-то политическое неравенство болѣе всего и причиняло боли христіанамъ — тѣмъ болѣе потому, что кругомъ нихъ всѣ народы, считающіе Европу своею родиною, пріобрѣтали политическія права, между тѣмъ какъ въ Турціи для христіанъ это оставалось иллюзорнымъ. Хотя и въ этомъ отношеніи Порта издала добрый законъ, которымъ признавалась и прокламировалась равноправность христіанъ, но на

практикъ никто этого прекраснаго закона не соблюдалъ. Конечно. такое явление часто происходитъ и въ государствахъ христіанскихъ, напр. въ Австріи, гдъ законъ о равноправности народовъ былъ изданъ почти на 30 лътъ позднъе, чъмъ въ Турціи.

По Густаву Тёммелю (Beschreibung des Vilajet Bosnien) сумма даней, пошлинъ и платежей въ Босніи и Герцеговинъ въ 1865 г. исчислялась въ 4,810913 зл.; нынъ же эта сумма достигаетъ 18 мил. зл. Можемъ со всею справедливостью сказать, что оккупованныя земли платять болье, чымь втрое, въ сравнении съ тымь, сколько плагили онъ въ послъднихъ годахъ турецкаго владычества. Въ этомъ отношеніи, дъйствительно, хозяйственная продуктивность оккупованныхъ земель не поднялась, если даже и допустимъ, что въ общемъ она поднялась. (Есть мъстности и хозяйственныя вътви, гдъ хозяйственная производительность убавилась). Что дъйствительно сильно возросло и усовершенствовалось—это гориая промышленность, эксплуатація богатствъ земли. Между тъмъ общаго хозяйства страны нельзя назвать здравымъ тамъ, гдъ нътъ равновъсія между продук-тивностью земли и между горнопромышленностью изъ нем. Возрость даней — явленіе законное только тамъ, гдъ возросла зажиточность обывательства, но, какъ уже мы указали въ предъидущихъ отдѣлахъ о дѣятельности оккупаціи, возрость зажиточности обывательства Босніи и Герцеговины ограничивается только отдельными местностями и единичными личностями, но вообще далеко не всеобщій. Отсюда слъдуетъ, что боснійцы и герцеговинцы не только значительнъе обременены данями нынъ, нежели какъ это было во времена турецкаго владычества, но чрезмърно обременены ими. Эта чрезмърность останется и на будущее время, если отъ бремени, лежащаго на бедрахъ земли, вычтемъ доходы ераря съ природнаго богатства земли: съ эксплоатаціи лісовъ, долинъ и т. д., что не обременяеть непосредственно обывателя. А все-же при обсуждении общаго обременения земли мы должны взять во вниманіе и это.

Такимъ образомъ, если оккупація Босніи и Герцеговинѣ прибавила народу тяжестей, то она вовсе не разрѣшила аграрнаго вопроса измѣненіемъ отношеній между помѣщикомъ и кметомъ такъ, чтобы кметъ сталъ самостоятельнымъ владѣтелемъ поземка. Это тѣмъ болѣе потому, что кметъ собственно и не старается стать самостоятельнымъ землевладѣльцемъ. Онъ хорошо понимаетъ, что въ критическія минуты хозяйства для малоземельнаго хозяина — селянина нѣтъ никакой выгоды быть самостоятельнымъ землевладѣльцемъ. — что положеніе кмета можно облегчить уже однимъ тѣмъ, чтобы только не заставлять его платить даней болѣе, чѣмъ сколько здраво для его слабой финансовой экзистенціи. Въ періоды кризиса селянину вполнѣ достаточно наслѣдственно — наёмной земли. Если кметъ увѣренъ, что помѣщикъ не прогонитъ его самовластно съ ноземка, то кметъ уже въ одномъ

томъ находить выгоду для себя, что номѣщикъ новиненъ давать ему жилище, рабочую упряжъ и сѣмена. Такимъ образомъ, помѣщикъ для кмета въ обыкновенные годы становится его опорою, а въ годы неурожайные вмѣстѣ съ кметомъ терпитъ убытки.

Одинъ извъстный чешскій агрономъ, иъсколько лъть сему назадъ, выступиль съ проэктомъ разрѣпшть аграрный вопросъ въ Чехахъ такимъ закономъ, который бы принуждалъ владѣтелей латифундіями (обширными землями) большую часть земли отдавать въ наемъ малыми участинками, такъ чтобы большая часть обывательства могла посвящать себя земледълію. Эта мысль старою системою найма была уже проведена въ Боснін и Герцеговинъ. Въ ней -здравый соціальный принципъ, и этотъ принципъ, изволите видъть, съ незапамятныхъ временъ—можно сказать, отъ правѣка—былъ проведенъ аграр-ною организаціею въ Босніи и Герцеговинѣ. Сами помѣщики тамъ вовсе не занимались хозяйствомъ и почти всю цёликомъ землю отдавали въ наёмъ селянамъ; себъ же оставляли только малую часть земли около своей усадьбы. Такимъ образомъ аграрная организація въ оккупованныхъ земляхъ съ самаго начала ихъ исторической жизни и даже вплоть до турецкаго господства была такимъ соціальнымъ достояніемъ, о какомъ въ западной и средней Европъ — собственно въ предълахъ феодализма — мечтали цълыя тысячи народовъ и совершенно напрасно.

Ръшить аграрный вопросъ въ окупованныхъ земляхъ можно устраненіемъ не самихъ старыхъ порядковъ землевладінія, но только однихъ причинъ несогласій и раздоровъ. Къ несчастію въ Австріи господствуетъ весьма важное недоразумъніе, будто въ Босніи и Герпеговинъ господствовалъ европейскій феодализмъ и будто босногерцеговинскимъ селянамъ можно помочь тъмъ же самымъ рецептомъ, какимъ удачно пользовались въ Европъ: разсмотръніемъ и изученіемъ того, какъ обстоитъ дело въ действительности, и что познание зла всюду должно предшествовать реформамъ. Къ оккупаціи Боснін и Герцеговины Австро Венгрія пришла не слѣпою курпцею къ зерну: въ теченіи многихъ столѣтій она домогалась этого обладанія. По крайней мъръ это можно сказать о Венгріи. Въ продолженіи 19 въка Австрія вижсть съ Венгрією подготовляла къ тому почву. Аппетить на «hinterland» возбужденъ быль въ государственныхъ мужахъ Австрін вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ Далмаціи. Въ особенности же съ 40-хъ годовъ дѣлали въ Босніи и Герцеговинѣ энергичную пропаганду и эта энергія возростала съ каждымъ годомъ. А между тъмъ въ этотъ большой періодъ приготовленій къ обладанію Боснією съ Герцеговиной никто изъ ракушанъ (австрійцевъ) не изучилъ глубоко аграрныхъ отношеній въ этихъ земляхъ. И Томмель и Роскіевичъ успокоивались только вижшнюю стороною этихъ вопросовъ: однимъ констатированіемъ аграрнаго состоянія Босніи въ послѣднемъ пері-

одъ ея жизни. Хотя имъ и приходило въ головы, что Боснія представляетъ собою нъчто совершенно особенное въ аграрномъ отношеніи, но они не подошли къ вопросу ни на шагъ и остались при мнъніи, будто въ Босніи господствуетъ тотъ же феодализмъ, какъ и на всемъ западъ и что феодализмъ ея-тотъ же западный феодализмъ; однако они допустили прибавление къ нему эпитета «турецкій» феодализмъ, не объяснивъ вовсе, что значить этоть эпитетъ. Очевидно, ученые имъли только желаніе изучить аграрныя основы въ Босніи, но не изучили ихъ. Первыя же нашествія оккупачниковъ на Боснію не имъли даже и такого желанія. Имъ казалось, что на всемъ земномъ шаръ не можетъ быть никакой загадки, къ которойбы они не имъли ключа въ сокровищницъ западной культуры, -- ни одного настолько труднаго вопроса, котораго бы они не разръшили совершенно легко. Между тъмъ это было высокомъріемъ сильнъйшаго, и въ немъ не было ни одной здравой мысли, никакого выработаннаго плана, никакой сознательной цъли. Тъ же характерныя особенности, какія вели австрійскія войска къ Кралевскому Градцу, сопровождали ихъ и въ Боснію съ Герцеговиною. Все казалось имъ игрушкою, пока только говорили и не брались за дъло. Пруссаковъ они собирались забросать шапками, а боснійскіе вопросы устранить однимъ крикомъ; но не условились даже и въ томъ, на кого закричать: на помъщика-ли. или же на селянъ; на магометанъ-ли, или же на христіанъ. Протекло нъсколько лъть прежде, чъмъ оккупація привела въ Боснію и Герцеговину такихъ людей, которымъ основа аграрнаго вопроса не представлялась неразръшинымъ таинствомъ. Во главъ ихъ всталъ-Веніаминъ Каллай. Но онъ или не можетъ, или не хочегъ помочь дёлу. Вероятно, не иметь подъ рукою такихъ людей, которые бы могли понять, что къ отношеніямъ въ оккупованныхъ земляхъ невозможно приложить европейскаго шаблона, что эти земли представляють собою нъчто особенное, индивидуальное, такъ что недостаточно одного только аттестата о сдачъ предписанныхъ экзаменовъ для лица, желающаго поступить на службу въ боснійское управленіе. Послъ учебныхъ экзаменовъ чиновники должны подлежать еще дъйствительному и интересному обученію у г - жи Каллай, обученію новой жизни, открывающейся имъ въ оккупованныхъ земляхъ. Къ несчастію, австро-венгерскіе чиновники всегда учились только для школы. но не для жизни. Дъйствительной жизни въ старыхъ земляхъ австровенгерскаго государства они не знають и знать не хотять, а потому совершенно не годятся для разръшенія вопросовъ, которые по цълымъ столътіямъ стоять открытыми. Чего же можеть ожидать отъ нихъ Боснія и Герцеговина? Пусть они радуются тому, что не состоять болѣе подъ владычествомъ турокъ?! А о всемъ остальномъ пусть молчать и послушно отдаются подъ руководство людей, нриставленныхъ къ тому начальствомъ! Кто имъетъ чинъ, тотъ имъетъ и разумъ.

Боспо-герцеговинскій аграрный вопросъ возникъ самостоятельно и непремънно самостоятельно можеть быть и разръщенъ. Такимъ правиломъ руководилась Россія, освободить крестьянь отъ крѣностной зависимости. Тъмъ же правиламъ въ бъдпъйшемъ сосъдствъ съ Босніею и Герцеговиною на Черной гор'в руководится князь Никола во всѣхъ случаяхъ и во все время своего княженія. На Черной горѣ никогда не было ни помъщиковъ, ни зависимыхъ отъ нихъ селянъ, не было тамъ и аграрнаго вопроса въ подобной формъ, какъ въ Босніи и Герцеговинъ. Но не по этому Черногорія можеть быть поставлена для оккупацін въ примъръ того, какимъ образомъ можно здёсь разръшить аграрный вопросъ, какъ упорядочить отношенія между землевладвльцемъ и наемникомъ (арендаторомъ). Черногорія должна служить примъромъ въ томъ только, что какъ аграрный, такъ и всякій другой вопросъ, подлежащій разрѣшенію, въ оккупованныхъ земляхъ можеть быть решень только самостоятельно, потому что онъ вышель самъ изъ себя, изъ своихъ домашнихъ историческихъ, соціальныхъ и культурныхъ отношеній. Какъ воздъйствоваль на Боснію и Герцеговину примъръ черногорскій? Когда вышелъ французскій переводъ черногорскаго Законника, сразу пріобрътшаго въ Европъ славное имя, боснійское правительство послало въ каждый урядь, зависимый оть него, по два экземпляра одного и тогоже изданія, и предписала чиновникамъ изучить эту книгу. Въ этомъ фактъ-доказательство того, что правительство знаеть то, что нужно сдълать для Босніи и Герцеговины. А что чиновники? Выбросили книгу изъ головы и болъе не имъли о ней заботы. Опи не научились въ школъ настолько. чтобы можно было требовать отъ нихъ учиться еще и нынъ, въ своемъ дефинитивномъ положении. Ошибка заключалась въ томъ, что имъ было дано въ руки изданіе на французскомъ языкъ, котораго очень ръдкій изъ нихъ понимаеть. Характерно, что не данъ имъ сербскій оригиналъ книги, которую они могли бы получить за нъсколько льть раньше, и которую могли бы понимать. Но оригиналь быль напечатанъ кириллицею, къ которой правительство не благоволить, и вышель въ Цетиньи, къ которой боснійское правительство питаеть политическую непріязнь. Ложный стыдъ запрещаль боснійскому правительству признать, что и на Черной горф есть ифчто такое. что можно ему взять въ образецъ и въ поученіе.

Боснійское правительство, не будучи въ состояніи двипуть съ мѣста аграрнаго вопроса въ цѣломъ, задумано разрѣшить его по частямъ тѣмъ, что стало помогать кметамъ выкупить поземки. Но дѣло это идетъ крайне туго, потому что боснійскій помѣщикъ льнетъ къ своей землѣ точно также, какъ и селянинъ, и не выпускаеть земли изъ своихъ рукъ, пока можетъ. Исключенія бываютъ у тѣхъ помѣщиковъ.

которые добровольно бъгутъ изъ Босніи съ тъмъ, чтобы избъжать оккупачныхъ порядковъ и отдають свои поземки въ продажу. Магометане — помъщики страшно перепугали многихъ оккупачниковъ любовью къ своей землъ. Они полагали, что послъ оккупаціи въ Босніи и Герцеговинъ случится нъчто подобное, что случилось въ Сербіи послъ освобожденія отъ турокъ. Тамъ вдругъ почти всѣ беги покинули Сербію въ твердой увѣренности, что Сербія освобождена не на долго и что падишахъ снова будетъ управлять этою землею. Но здъсь обстоятельства сложились такъ, что изъ боснійскихъ беговъ очень рѣдкій могъ сохранить такую же увъренность, столь горько обманувшую прежнихъ беговъ. Въ Сербіи аграрный вопросъ самъ собою разръшился съ уничтоженіемъ турецкаго ига. Въ Босніи же дъло обстояло иначе. Здъсь безпечность правительственныхъ мъръ достигла такой степени. что все свое упованіе оккупачники возложили на «ядъ цивилизаціи». который имълъ стубить беговъ душевно и тълесно, послъ чего земля должна была поступить на выкупъ со стороны кметовъ. Между тѣмъ доселѣ встрѣчаются только единичные случаи отравленія беговъ цивилизацією и потому выкупъ земли происходить такъ медленно, что въ цълой картинъ аграрныхъ отношеній ничего не измънилось. Если кметъ выкупится, то онъ получаетъ отъ правительства кредитъ по гипотечному счету на льготныхъ условіяхъ платы. Но сами кметы не заботятся о выкупъ, имъя опытъ, что долгъ также есть зависимость и что банкъ, въ томъ случаъ, какъ кметъ очутится въ несчастіи и безъ средствъ, есть болье немилосердный господинъ, нежели сти и безъ средствъ, есть болъе немилосердный господинъ, нежели бегъ. Для того, чтобы, выкупившись, кметъ могъ усившнъе хозяйничать, нужно дать въ его руки большій участокъ, нежели какой онъ имѣлъ, находясь подъ властью бега. Такъ думаетъ правительство. Оккупачники говорятъ, что правительство «соединяетъ поземки въ одно цѣлое» и считаютъ это великимъ подвигомъ. Между тъмъ правительство этимъ способомъ дѣлаетъ наемниковъ безземельными, потому что уступившіе свои поземки купившимъ ихъ, должны по-кидать землю, бывшую ихъ полусобственностью, и становиться поденщиками, «себрами».

Нѣтъ нужды ухудшать аграрныя отношенія въ оккупованныхъ земляхъ. Каждый разсудительный человѣкъ, принявшій во вниманіе только то, что оккупація ввела въ Боснію и Герцеговину денежное хозяйство, стремившееся еще въ 50-хъ годахъ захватить эти земли, долженъ признать, что въ этихъ земляхъ необходимо долженъ наступить тяжелый хозяйственный кризисъ, подобный тому, какой былъ у западно—и средне-европейскихъ народовъ въ вѣка переходаихъ изъ патріархальнаго состоянія къ феодализму. Феодализмъ былъ долгимъ, мучительнымъ переходомъ изъ патріархализма къ современному денежному хозяйству. Босняки и Герцеговинцы въ кругъ денежнаго хозяйства вторгнуты безъ всякаго перехода, безъ подготовки, вдругъ, неожиданно.

Кто могъ бы еще сомнѣваться въ томъ, что они очутилисъ въ столь неблагополучномъ положеніи, что часто съ сожалѣніемъ восноминаютъ о суровыхъ отношеніяхъ въ турецкій періодъ? Вполнѣ естественно. что кризисъ тѣмъ тажелѣе, чѣмъ менѣе способныхъ чиновниковъ привела въ ихъ землю оккупаціи. А она дѣйствительно привела такихъ чиновниковъ, которые совершенно не понимаютъ той простой истины. что аграрныя отношенія въ Босніи и Герцеговинѣ могутъ улучшиться только изъ самихъ себя, изъ своихъ собственныхъ основъ, и не стараются улучшить печальнаго положенія народа паставленіємъ о томъ. какъ ведется въ Европѣ денежное хозяйство. Господину Каллаю, очевидно, это приходило въ голову. Съ этою цѣлію были основаны въ Босніи и Герцеговинѣ такъ называемыя «коммерческія школы», едва соотвѣтствующія чешскимъ мѣщанскимъ школамъ. Но эти школы— нынѣ — въ такомъ состояніи, что долго не будутъ имѣть никакого вліянія на хозяйственныя отношенія этихъ земель. Эти школы окажутъ только самому правительству добрыя услуги: онѣ воспитаютъ такихъ лицъ, которые будутъ стоять близко къ урядамъ. А извѣстно, что чѣмъ ближе кто стоитъ къ урядамъ съ чуждою властью, тѣмъ онъ — дальше отъ своего народа 1).

Что видёли мы въ картинѣ культурныхъ и торговыхъ отношеній, то видимъ также и въ хозяйствѣ. Боснія и Герцеговина принадлежатъ къ инымъ духовнымъ и хозяйственнымъ областямъ, нежели та земля, къ которой принадлежатъ оккупачники. Вліяніе съ той стороны Савы всегда оказывало на Боснію дурное дѣйствіе, о чемъ уже не разъ мы говорили. Не лучше стало и съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь на короткое время стали улучшаться хозяйственныя отношенія, такъ что, онѣ стали

очень желательными для засавскаго народа.

Какъ въ 50-хъ годахъ разцвътавшія въ Хорватіи и южныхъ Уграхъ. гдѣ обитаетъ тотъ же сербскій народъ. хозяйственныя отношенія благопріятно подъйствовали на Боснію, по крайней мѣрѣ на Посавину и Крайну, такъ нынѣ глубокій упадокъ сельскаго класса, отъ Савы на растояніи по всей Хорватіи и Угріи, дѣйствуетъ безотрадно на мысль оккупованнаго обывательства. Ничто другое, какъ постоянно аграрный кризисъ въ этой части габсбурской монархіи, способствовало возникловенію здѣсь секты назарянъ, расширяющейся отъ Угоръ въ среду сербскаго народа, гдѣ эта секта нашла себѣ много приверженцевъ. Назаряне, какъ нѣкогда и богомилы, проповѣдуютъ возвращеніе къ первенствующей церкви Христовой, гдѣ царствовала равноправность всѣхъ членовъ церкви, гдѣ всѣ взаимно помогали другъ другу, какъ братья. Они отвергаютъ власть свѣтскую и духовную, государство и церковь и признаютъ только общество. Старѣйшины въ общинѣ служатъ имъ руководителями во всѣхъ свѣтскихъ и общественныхъ дѣлахъ.

<sup>1)</sup> Это замѣчаніе автора справедливо по отношенію только къ чиновникамъ славянской народности. *Перев.* 

Они не признають брака таинствомъ, не совершають никакихъ обрядовъ, презираютъ роскошь. Отвергаютъ войну, потому что она стоитъ въ противоръчіи съ братствомъ людей и народовъ. Учатъ бережливости, хранять чистоту нравовъ. Члены общества, какъ братья, обязаны взаимно помогать. Они не противятся злу, потому что оно приходить на человъка отъ Бога; а отъ человъка скрыты пути промысла Божія. Пусть будеть, что будеть. Сохраняють душевное равновъсіе и только говорять одно: «Видить Богь!» Отецъ мать, брать, сестра для нихъ не больше, какъ кто-либо изъ братьевъ и сестеръ общины. Священное писаніе для нихъ—единственный законъ, которымъ они и пользуются. Политическая борьбы совершенно чужда имъ; къ народнымъ дъламъ они равнодушны. Они строги и важны; не открываютъ устъ для пъсней, лишь для пънія псалмовъ. Не жалуются ни на какое несчастіе, ни на какую утрату. «Видить Богь!» — это единственное слово ихъ во всъхъ случаяхъ, когда приключится какоелибо несчастіе. Въ общинъ каждый отръшается отъ своей воли и подчиняется постановленію общины, которая за каждаго брата ручается и каждому помогаеть. Но она же и наблюдаеть надъ каждымъ его шагомъ. Въ женитьбѣ они поступаютъ тоже по установленіямъ своей общины. Не ломають своихь головь догматами: все внимание ихъ обращено па нравственную сторону жизни. Хозяйственныя послъдствія ихъ ученія замічательны, благодаря тому, что они твердо держатся основъ взаимности. Хозяйственныя прорухи пригоняютъ къ нимъ новыхъ и новыхъ членовъ. Съ Угоръ назаретское христіанство ширится въ Босніи, откуда въ 15 въкъ проникло въ Угры богомильство прежде, чёмъ вошло въ компромиссъ съ магометанствомъ. Словомъ, въ Боснін послѣ 500 лѣтъ снова ожило богомильство, которое еще не имжетъ своего праваго имени. Если хотите, назовите богомильство зломъ: ничего противъ этого я не имъю. Назовете ли его зломъ въ религіозномъ отношеніи ересью, или зломъ въ отношеніи общественномъ-аграрнымъ соціализмомъ, всеже нельзя упрекать богомильства за то, что проповъдуя и воспитывая общественную взаимность, оно собираеть и оживляеть этою взаимностью покинутое сельское населеніе. Поэтому именно секты назарянь очень быстро распространились и имъли гораздо болъе приверженцевъ тайныхъ, чъмъ явныхъ.

Это явленіе чрезвычайно интересно для того, кто занимается психологією народовъ. Оно указываетъ на то, что основныя психологическія особенности, составляющія характеръ народа, его религіозным и соціальныя воззрѣнія, давшія направленіе также и исторіи его, никогда не исчезаютъ съ той почвы, которая стала ихъ родиною, а также не исчезаютъ изъ индивидуальности народа. Разбейте народную индивидуальность — тогда каждый атомъ ея будетъ содержать всѣ свойства индивидуализма, какъ содержитъ ихъ и каждый кусочекъ минерала, на которые онъ раздробленъ. Историческія несчастія и погромы мо-

гуть на извъстное время заградить дорогу правильному развитно; но это не можеть остаться навсегда. Какъ скоро обстоятельства перемъняются и цародъ получаетъ возможность снова владъть своими членами, тогда онъ сдвинетъ и отстранитъ препятствія и пойдетъ дальше своею дорогою. Одни говорять, что исторія не новторяется; другіе же, что она постоянно повторяется. При одинаковыхъ условіяхъ исторія народовъ, конечно, повторялась бы, какъ своими нормальными, такъ и ненормальными явленіями: одипаковыя условія производять также и одинаковыя дъйствія. Въ съверо-западной части Балканъ, въ Босніи и Герцеговинь, сербскому народу причиненъ австро-угорскою оккупаціею, какъ уже было сказано, глубокій хозяйственный и соціальный кризись, -- какой п'якогда принесенъ быль феодализмомъ въ другихъ мъстностяхъ. Но феодализмъ въ наше время свою суровость и хищничество передаль капитализму, осилившему его. Какъ прежде, такъ и нынъ, хозяйственно-соціальный кризисъ сильно воздъйствовалъ главнымъ образомъ на религіозное чувство обывательства; въ религіи народъ всегда искалъ своего утъщенія и правды. И вотъ ненормальное богомильство оживаетъ и, подъ другимъ именемъ, готовится воротиться на свою родину, гдф хозяйственно-соціальный кризисъ углубляется по пропасти отчаннія.

## Глава соціально-политическаго содержанія.

Цълая Европа, а вслъдствіе вліянія ея, и цълый свъть нынъ очутился въ такомъ хозяйственномъ кризисъ, какого до сихъ поръ еще не было въ исторіи. Останавливаясь на почвъ Европы, мы видимъ, что этотъ кризисъ въ государствахъ западной Европы имъетъ — въ одномъ больше, а другомъ меньше - характеръ индустріальный, а въ государствахъ восточной Европы начипаетъ развиваться кризисъ аграр-ный. Востокъ въ этомъ смыслъ начинается Уграми, гдъ аграрный кризисъ достигъ уже очень серьезныхъ размъровъ, о чемъ скажемъ ниже. О немъ еще мало извъстно, потому что угорское правительство, служа капитализму, не занимается вообще аграрнымъ вопросомъ, а на общественное мижніе въ уграхъ правительство вліяеть тжиъ, что возбуждаеть въ обществъ иллюзію, будто угры подвигаются впередъ къ высокому разцвъту хозяйства, имъющаго быть обезпеченнымъ развитіемъ промышленности въ ущербъ промысла въ Цислейтаніи, или же въ ущербъ кармановъ обывателей западной половины дуалистической державы. Йндустріализмъ, какъ и меркантилизмъ-законный сынъ капитализма, а капитализмъ-самый опасный врагъ аграризму. А такъ какъ природныя условія Угоръ, условія самаго характера почвы и обывательства, благопріятны исключительно только аграризму. то, очевидно, хозяйственная политика угорскихъ правительствъ съ самаго начала дуализма-ошибочна и приведетъ угорскую половину государства къ хозяйственной гибели вследствіе того, что вліянію, силъ и ловкости угорскихъ государств. мужей удается дъйствовать съ успъхомъ, когда дъло идетъ объ установлении квоты для Въны или Загреба.

Цислейтапія, лежа въ срединъ Европы, конечно, не настолько счастливая область, что бы могла сохранить себя отъ обоихъ кризисовъ. Здъсь напротивъ оба эти кризиса подають себъ руки и вмъстъ усиливаются.

Аграрнымъ кризисомъ охвачена сосъдияя съ уграми Румынія, гдъ до сихъ поръ опъ обнаруживается временными, но всегда весьма пылкими, бурями противъ жидовъ. Неменъе важный аграрный кризисъ обнаружился въ Болгаріи; начатки его оказываются и въ Россіи.

Нзъ сербскихъ земель, въ недолгій періодъ оккупаціи, аграрному кризизу болье всего подпали Боснія и Герцеговина. Причина этого заключается въ томъ, что оккупація привела эти земли въ нылкій бой съ денежнымъ хозяйствомъ, о чемъ уже не разъ было сказано. Бой этотъ неравный, но не настолько, какъ это кажется на первый взглядъ. Сербскій пародъ въ Босніи и Герцеговинъ пріобрълъ себъ союзника въ аграрномъ кризисъ угорскомъ и въ обще-хозяйственномъ кризисъ Австріи.

Угорскій кризись нужно разсмотрѣть ближе.

Угорское государство, во все время своего существованія, занималось исключительно балканскою политикою и стремилось подчинить подъ свою власть балканскіе народы. Оно имѣло то большую, то меньшую удачу, но все же балканцамъ отъ угорскаго правительства не было инчего хорошаго. Относительно оккупаціп тоже нельзя сказать ничего другого. Она составляетъ плодъ вѣковѣчной угорской политики. И если балканцамъ думалось, что общественныя и хозяйственныя дѣла угровъ находились въ цвѣтущемъ состояній, очень желательномъ и для нихъ самихъ, то это желаніе скоро смѣнилось разочарованіемъ. Это указали мы уже на 50-хъ годахъ, когда угры имѣли недолгій періодъ хозяйственнаго разцвѣта и всеобщаго благобыта. Боснійцы завидовали, и угорско-хорватская агитація находила въ ихъ мысляхъ готовую ночву, на которую тогда было посѣяно сѣмя. уродившее чрезъ 20 лѣтъ оккупацію.

Въ этомъ и заключается язвительный сарказмъ исторіи: угры разцвътали въ хозяйственномъ отношеніи только въ то время, когда не имъли самостоятельной политической жизни, покуда были сиутаны ненавистнымъ для нихъ абсолютизмомъ. Но со времени собственнаго государственнаго управленія они систематически гибнутъ въ хозяйственномъ отношеніи, такъ что ихъ нужно отнести къ числу самыхъ разстроенныхъ государствъ. Разстройство угровъ до сихъ поръ замаскировано политическими успъхами, пріобрътенными ими на счетъ Цислейтаніи и еще тъмъ, что Цислейтанія переноситъ непомърную тяжесть податей, сравнительно съ уграми. Аграрное несчастіе угорскаго государства огромно в неизцъльно, не смотря на то, что ръдкая земля имъстъ столь счастливыя условія для земледъльческаго хозяйства, какъ Угры.

Въ аграрномъ отношеніи, угры-трунъ. И что же добраго можетъ произойти изъ того. если хитрые политики, какими слывутъ мадьяры, одънутъ этотъ трунъ въ королевскій пурнуръ, а съ нимъ и для него будутъ дълать политику съ народами, стоящими вдали, и не имъю-

щими возможности на первый взглядъ ни глазомъ, ни слухомъ понять того, что подъличиною королевскаго блеска, являющагося передъ ними, скрывается гнусиая гниль, которой мъсто не на тронъ, а въ могиль? Огромное пространство отъ Татра до границъ Черногоріи. обнимающее цълые Угры, Хорватію и оккупованныя земли, составляєть поле одной аграрной пропасти. То обстоятельство, что Угры и Хорватія вмъстъ съ Босніей и Герцеговиною очутились въ аграрной руинъ, свидътельствуетъ о томъ, что земледъліе въ Уграхъ и Хорватіи имъетъ того же неумолимаго врага, какого имфетъ и Боснія съ Герцеговиной. Въ Босніи и Герцеговинъ мы указали на этого врага въ ленежномъ хозяйствъ. Этимъ самымъ мы дали доказательство и того, что Угры и Хорватія не способны поддержать благобыта въ Босній и Герцеговинт и ръшить тъхъ вопросовъ, которые служатъ причиною упадка Босніи и Герцеговины. Угры и Хорватія должны бы были сначала у себя дома устранить аграрное несчастіе и уже потомъ могли бы разсчитывать на то, что и опекаемый ими будеть съ довъріемъ ожидать отъ нихъ своего оздоровленія. Въ силу нынъшняго своего состоянія Угры и Хорватія, эти главные діятели оккупаціи, не могуть иначе дъйствовать, какъ только вести въ Босніи и Герцеговинъ эксплуатаціонную политику. Дъйствительно, всъ хозяйственныя новости, заведенныя оккупацією, суть средства и обнаруженіе этой именно политики, которая на Боснію и Герцеговину смотрить точно также, какъ напр. Англія и Нёмеччина смотрять на свои заморскія колоніи.

Мы, чехи, и съ нами всѣ народы этой половины государства, привыкли смотрѣть на Угровъ, только какъ на родину счастливыхъ политиковъ. Съ завистью мы смотримъ на то, какъ паши портнёры вынгрываютъ. Политическая игра съ уграми столь сильно поглощаетъ все наше вниманіе, что мы вовсе не обращаемъ вниманія на ихъ собственное хозяйство. Мы думаемъ, что если столько золота перешло изъ нашихъ кармановъ въ ихъ карманы, то у нихъ каждый въ отдѣльности долженъ быть чрезмѣрно богатымъ, а все то, что дѣлали и дѣлаютъ мадьяры, намъ кажется достойнымъ подражанія. А между тѣмъ и въ славныхъ мадьярскихъ успѣхахъ есть много такого, чему не только не нужно подражать, но должно остерегаться. Изученіе угорскихъ отношеній со времени ихъ договора съ Австріею составляетъ одну изъ самыхъ насущныхъ задачъ нашихъ политиковъ и публицистовъ.

Докт. Степанъ Бернатъ въ 1896 г. издалъ въ Берлинъ сочипеніе «Das verpfändete Ungarn», въ которомъ доказываетъ, что на угорской землъ уже нынъ столько долговъ, сколько вся эта земля скоро пе принесетъ чистаго катастральнаго дохода. Въ 1893 г. одного оффиціальнаго долгу (значущагося въ книгахъ) на угорскихъ недвижимыхъ имуществахъ состояло 639 милл. зл. Заимодавцами этой суммы состоятъ 17 угорскихъ банковъ, давшихъ кредитъ на гипотеку. Но кромъ того гипотечными заимодавцами состоятъ еще многіе меньшіе

банки домашніе и большіе вънскіе банки. Можно сміло сказать, что долгь на угорской землів, значущійся въ книгахъ, составляеть миліардъ. Одни проценты съ этой суммы составляють ежегодно 40 мил. зл.; 32 мил. составляеть сумма поземельной дани; 18 милл.—общественныя подати. Все это составляеть въ общей суммів 90 милл. задолженной земли, катастральный доходъ который ежегодно составляеть сумму 130—150 милл. Еще въ 1883 г. гипотечные долги на угорской землів составляли только 217 милл. зл., а послів слідующихъ 10 лівть они утроились.

Яша Томичь въ своемъ хозяйственно-политическомъ сочинения «Паметно Назаренство» характеризуеть хозяйственную гибель Угоръ со времени договора съ Австріею такимъ образомъ: Въ 1868 г. угорское государство имъло годичнаго расхода 130 милл. зл. Въ 1896 г. суммы этой уже не хватало на уплату процентовъ государственнаго долга, на что нужно было употребить 146 мил. зл. Общій расходь угорскаго государства въ 1896 г. равнялся 501 мил. зл. Съ 1897 г. расходъ возвысился почти въ четыре раза. Но что далеко не возросла съ этимъ работоспособность обывательства — нътъ нужды и доказывать этого. Такъ какъ государственный расходъ постепенно возросъ до такой ужасной суммы, то государство временно избавлялось отъ бёды продажею нёсколькихъ сотъ тысячъ государственныхъ помъстій; но виъстъ съ этимъ, при уменьшенной доходности государства съ земель, долгъ его возросъ болъе, чъмъ на два милліарда зл. Какого же прогресса достигло угорское государство столь огромною жертвою? Перепись народонаселенія въ 1890 г. показала намъ страшную картину. Нынъ въ Уграхъ живетъ 6,300,000 людей, способныхъ работать. Изъ этого числа 3,077,000 состоять поденщищиками, 32,000 слугами и служанками, 9000 безъ постояннаго занятія. Словамъ, въ Уграхъ, земледъльческой странъ, почти каждый второй человъкъ -- бобыль (безземельный), «себръ», не имъющій инчего своего. Но кто думаеть, что только половина угорскаго обывательства обнищала, мыслить еще оптимистически. Упадокъ Угоръ болъе страшный, потому что если многіе имъють еще стръху наль головою, то и она принадлежить заимодавцу.

Несчастіе гонить изъ Угоръ ежегодно около 20,000 людей, берущихъ въ руки посохъ переселенца. Прежде это теченіе стремилось только въ Америку; со времени же оккупаціи оно обратилось также и въ Боснію съ Герцеговиною—въ эти австро-венгерскія колоніи. Также сюда стремится и народъ цислейтанскій— въ особенности галицкіе поляки и нѣмцы. Всѣмъ колонистамъ аккупація обѣщаеть и даетъ выгоды въ ущербъ домородцамъ. Да, въ первыхъ годахъ своего управленія оккупація выписывала нѣмца даже изъ его государства и вила ему теплыя гнѣзда подъ предлогомъ. будто заботится о томъ, чтобы за-

бытому боснійскому народу быль поставлень предъ глазами добрый прим'єрь культурнаго земледёлія.

Все это дѣлаетъ еще болѣе понятнымъ, почему съ оккунаціею въ Босніи и Герцеговинѣ наступилъ аграрный кризисъ, — даже доказываетъ, что онъ необходимо долженъ былъ наступить. Безъ кризиса дѣло обошлось бы лишь въ томъ случаѣ, если бы Австро-Венгрія вовремя узнала и оцѣнила самобытныя особенности босно-герцеговинскаго обывательства и еслибы оккупація велась съ убѣжденіемъ вътомъ, что оккупачное дѣло можетъ быть твердо поставлено единственно только на самостоятельности оккупываемаго обывательства, что только при этомъ условіи и можно сдѣлать обывательство счастливымъ и возвысить его культуру и благобытъ. Этого приблизительно ожидала та часть обывательства, которая не противилась оккупаціи. Между тѣмъ такія надежды она могла питать только при незнаніи духа старой Австріи, для которой самостоятельность и самобытность ея народовъ всегда были терномъ въ глазу, которая свое историческое призваніе всегда находила въ сглаживаніи и уничтоженіи самобытности своихъ народовъ.

Хорошій политикъ, или какъ говорять здёсь: «модерный» политикъ. непремънно долженъ быть народнымъ. Не для того только, чтобы онъ всьмъ своимъ талантомъ, опытностью и энергіей работамъ для блага народа. Такую цъль всегда имъли также и другіе политики ранве его; но всеже не заслуживали имени ни модерныхъ, ни народныхъ. Это названіе принадлежить только тімь личностямь, которые ведуть, учать народь, указывають и пролагають ему дорогу такъ, чтобы самъ народъ всъ свои силы развивалъ изъ себя, зналъ себя и свои цъли, и работаль для собственнаго своего матеріальнаго и духовнаго усовершенствованія и обогащенія. Старинные политики о томъ не старались. Они знали только свои цъли, или тъ цъли, которые имъ назначали другія, высшія лица. Иногда они знали только цели историческія, къ которымъ традиціонально стремились какъ къ своему родному кладбищу; но имъ не приходило и въ голову стараться о цъли народовъ и быть соработниками пародовъ; они были только соработниками государей и ихъ правительствъ. Самобытныя особепности народовъ для старинныхъ политиковъ были терномъ въ глазу. Не мыслимо было развивать ихъ и на нихъ строить своихъ идеаловъ и плановъ! Они ненавидъли и добрыя особенности народовъ за то, что онъ не давались добровольно слъдовать по шаблону. За старинными политиками народы должны были слено следовать, какъ стадо овець и это, по ихъ понятію, было еще довольно свободнымъ полемъ для народовъ. Они хотъли бы искать въ народахъ глину, которая бы поддавалась каждому прикосновенію ихъ благороднаго пальца. Бъда была въ томъ, что эти политики — манекены, выдъланные и прожженные въ огит педантическихъ школъ и отшлифованные по испытан-

нымъ шаблонамъ, годились только въ общество бездушной бюрократіи, но вовсе не въ ряды передовыхъ дѣятелей въ жизни пародной. Народъ, надѣленный Богомъ индивидуальными особенностями, въ міровой исторіи имъетъ свою собственную дорогу, такъ точно, какъ и каждому тълу пебесному указана собственная его дорога. Какъ мелоченъ и смъщенъ политикъ—бюрократъ, гордый своею школою, ловкостью и полномочіемъ, обращающій все свое знаніе, ловкость и силу только къ тому, чтобы ввъренный его руководству народъ сдвинуть съ пути, указаннаго ему Провидъніемъ! Такой политикъ не получитъ для этого не только оружія, но и простого рычага. Всёмъ своимъ искусствомъ онъ можетъ только собрать надъ собою облако дыму, которое заслонитъ предъ пимъ вёчно-непреложныя теченія небеснаго тёла, закроетъ предъ нимъ мастерскую народной самодъятельности и сдълаетъ ее на въки непостижимою для него тайною. Народными политиками не могуть быть чужеземцы, потому что только домородцы могуть основательно знать цёлую индивидуалистику народа, всё его особенности, способности, наклонности, пристрастія, а также слабости и недостатки его характера, злыя навыки и удобо-уязвимыя мъста. При своей работъ народный политикъ поведетъ свое дъло точно также, какъ земледълецъ, который свой поземокъ, назначенный имъ подъ полевой посъвъ, первоначально расчищаеть, удобряеть, орёть, двоить и т. д. и только посль этихъ предварительныхъ работь засъваеть. Если земледълець знаетъ, что доброе съмя должно бросать въ добрую и почву, то тъмъ болъе добрый политикъ долженъ помнитъ о своей обязанности облагородить свой народъ, ослабить недобрыя его особенности, содъйствовать развитію добрыхъ сторонъ, снабдить его добрыми предпріятіями, облагородить его характеръ, указать цъль для его энергіи! Если онъ сдълалъ это, то можеть снять оковы съ самодъятельности народа (предоставить народъ своей самодъятельности) и быть увъреннымъ въ томъ, что плоды его будуть благотворными. Все изъ-народа, съ народомъ и для народа; ничего безъ народа, не изъ народа и противъ народа!

Народный политикъ въ томъ случать, если работа ему указана среди не своего собственнаго народа, прежде всего обратитъ все свое стараніе на изученіе этого чужого народа, чтобы оказаться хотя бы только предшественникомъ народнаго политика, хотя бы суррогатомъ его. Удивительно, что Австро-Венгрія, будучи ареною общественнаго хозяйства нѣсколькихъ народовъ, не дала изъ своей среды такихъ модерныхъ политиковъ, даже для успѣха и той пародности, о которой въ объихъ своихъ половинахъ имѣетъ особенную заботу и которой даетъ надвладу (гегемонію)! Народныхъ политиковъ въ указанномъ смыслѣ слова не имѣютъ ни австрійскіе нѣмцы, ни мадьяры при всемъ своемъ чрезмѣрномъ шовинизмѣ. Не имѣютъ ихъ потому, что въ Австро-Венгріи нѣтъ ни пѣмецкаго, ни угорскаго политика такого, который бы побуждалъ свой народъ развивать свою силу са-

мому изъ себя и безъ ущерба для сосъдей. Къ несчастію, они именно изъ этого ущерба для другихъ народностей, изъ чужого тука, пота и богатства и хотятъ строить благобытъ своихъ только народностей; другихъ же австро-венгерскихъ народностей они хотятъ поработить, господствовать надъ ними, хотятъ стать наставниками и паразитами и въ этомъ указываютъ своимъ народностямъ идеалъ ихъ политической силы и хозяйственнаго благобыта.

Нъкоторые защитники основъ славянской самобытности зашли по такой крайности, что представляють себъ, будто славянскій народь долженъ весь запасъ знанія пріобрътать самостоятельно, всю культуру выработать самъ для себя; а пока онъ не выработаетъ ея, лучше оставаться ему въ состояніи невѣжества и пекультурности, нежели воспринять что-либо чужое. Нашъ читатель, конечно, ничего подобнаго не держить въ своихъ мысляхъ, а также не заподозрить и насъ въ томъ, яко-бы мы желали въ пользу какой-либо узкой самобытности пожертвовать драгоцъннымъ достояніемъ всеобщей культуры, разцвътомъ всънароднаго духа. Это было бы грубымъ недоразумъніемъ. Самобытность не составляеть первобытной культурной ступени народа и тотъ, кто желаетъ блага тому народу, у котораго не отнята самобытность, и самъ онъ не бросаеть ея, но хочеть заботливо охранять и развивать ее, тотъ не станетъ рекомендовать народу возвратиться къ своему первобытному состоянію, но будеть стараться только о томъ, чтобы народъ уважалъ свои культурныя силы и способности, изучалъ и укръплялъ ихъ и чрезъ то пріобрълъ бы способность вложить и свой собственный ценный вкладъ въ сокровищницу всемірной культуры, но непремьино на свое собственное имя. Только инферіорный народъ, или осужденный на въчную инферіориту, можеть спокойно и съ благодарностью принимать на себя задачу поденщика и наемника при строеніи величественнаго храма человъческаго духа. Но каждый народъ, чувствующій въ себъ призваніе въ этомъ общемъ храмъ человъчества поставить и собственный свой алтарь, собственную «задужбину» 1), не долженъ въ своей груди погасить творческой искры, напротивъ долженъ раздуть ее въ полный пламень самосознательнаго творчества.

Самобытность должна проявиться не въ особенномъ какомъ-то знаніи, потому что основное знаніе для всёхъ одно и тоже. Но всеже самобытность выгораживаетъ свое право пользоваться всеобщемъ знаніемъ для своихъ собственныхъ цёлей и нуждъ, только своимъ собственныхъ цёлей и нуждъ, только своимъ собственнымъ способомъ. Далѣе, она выгораживаетъ себѣ право имѣть и защищать свои собственныя взглядъи и сужденія о всёхъ людскихъ дѣлахъ.

<sup>1)</sup> Задужбина — пріютъ, какъ учрежденіе просвътительное и благотворительное вмъстъ.

такъ что сама установляетъ свое отношеніе къ людямъ и къ Богу и свои воззрѣнія проводить въ жизнь на своей землѣ, у себя дома.

Славяне отличаются отъ другихъ европейскихъ народовъ самобытною силою. Опа не умерла, и у тъхъ славянскихъ народностей, которыя очень долго были предоставлены чуждымъ, неблагопріятнымъ для ихъ самобытнаго развитія, вліяніямъ народовъ, часто болъе сильныхъ и одержавшихъ надъ ними побъду. Силу славянской самобытности составляетъ то, что дълаетъ западныхъ славянъ автономными и федеративными въ политикъ; и эта черта осталась бы за ними и въ томъ случав, еслибы у нихъ былъ отнятъ и материнскій языкъ. Силу славянской самобытности составляетъ то, что дълаетъ западныхъ славянъ упругими въ долгомъ, въчномъ, иногда утомляющемъ ихъ, но всеже не перестающемъ, бою за народный языкъ, который для народной самобытности имъетъ двоякое значеніе: онъ есть одинъ изъ главныхъ корней ихъ силы и выраженіе ея. Тысячелътіе крестовыхъ походовъ, пылавшихъ костровъ и инквиторскихъ мукъ не могло искоренить у западныхъ славянъ той стороны самобытной силы, которая стремится выразить свою народную особенность (индивидуалиту) также и церковными формами; или по крайней мъръ она сохранила любовь къ нимъ.

Въ тяжелыхъ битвахъ западнаго славянства больше всего проявился его общественный смыслъ. Это служить доказательствомъ того, что феодализмъ быль однимъ изъ погромовъ, постигшихъ западное славянство, наиболъе глубоко връзавшимся въ его организмъ. Общественный смыслъ западнаго славянства въ наше время не выработалъ ничего индивидуальнаго, не имъетъ никакого собственнаго стремленія обособится, отличаться оть западнаго шаблона. Общественная работа западнаго славянства въ наше время выступаетъ въ качествъ ръшительнаго, а временами и фанатическаго, оппора народной самобытности. Въ наше время эта работа болье всего злоупотребляетъ материнскимъ языкомъ остального народа, когда возвъщаетъ (провозглашаетъ) и внъдряетъ ему идеи, возникнувшія индъ и заискиваетъ его согласія на такія реформы въ общественной жизни, планы которыхъ зародились въ чужихъ головахъ и цълію своею имъють удовлетворение нуждамъ, гдъ - то и когда-то сильно ощущавшимся. Всъ западнославянские народы стоять за-одно въ томъ, что соціальнодемократическое движеніе, занесенное съ запада въ ихъ родныя земли и принятое ими къ себъ безъ всякаго измъненія, по отношению къ нимъ имъетъ противународный характерь, а потому и отпоръ противъ него дълаютъ не одни горожане. Каждый народникъ должень быть противникомь этого соціальнодемократическаго движенія, потому онъ не можеть не замічать того, что оно направляется къ ниспровержению и послъднихъ остатковъ самобытнаго общественнаго смысла западныхъ славянъ и къ полижищему подчиненію славянь западнымь общественнымь порядкамь, что служило цілію и феодализма. Одинаковая ціль и одинаковое дійствіе ділають соціально-демократическое движеніе столь же вреднымь врагомь славянской самобытности, — при всемь врожденномь демократическомь характерів славянства, — какъ ніжогда быль феодализмь. Оно не сділаєть славянь боліве народными даже и въ томь случай, если истолкователемь своихь противонародныхь антиславянскихъ идей оно возметь народные славянскіе языки.

Политическое воспитаніе западноевропейскихъ славянскихъ народнамь и противонародных при откому отношения на противона при отношения при отношения на противона при отношения на при отношения при отношени

довъ и программы ихъ народныхъ политиковъ въ этомъ отношеніи должны быть значительно дополнеными. Къ несчастію и у насъ чеховъ нътъ въ этой области не только образованія, но и самыхъ основныхъ свъдъній, даже и простого пониманія. Мужи изъ нашей среды, которымъ думается, что ихъ политическая дъятельность можетъ быть постоянно успъшною и безъ ясной соціальной программы, среды, которымъ думается, что ихъ политическая дъятельность можетъ быть постоянно усифиною и безъ ясной соціальной программы, служать чужимъ соціальнымъ идеямъ и, намъренно или же ненамъренно, приходять въ неизбъжныя конфликты съ общественнымъ теченіемъ народной жизни, разливающимся въ ширину, но съ большимъ ущербомъ для себя, потому что это народное теченіе не находитъ у себя сосредоточеннаго (сконцептрированнаго), глубокаго и опредъленно-установившагося направленія русла народно-соціальной программы. То, что называется у насъ народнымъ соціальмомъ — это: до сихъ поръ—напрасное предчувствіе правды. Чешскаго народнаго соціальзаго соціальнаго демократизма, да взять въ программу сбереженіе (охраненіе) своего народнаго языка и, можетъ быть, еще что-нибудь изъ программы народныхъ партій. Противународное дъйствіе соціальнаго демократизма, какъ скоро онъ вступаеть на славянскую почву, заключается въ самой его сущности, создавшейся въ духъ, чуждомъ для славянъ, а во все не въ какомъ-либо програмномъ стремленіи не дозволять развитія тому или другому народному языку. Соціаль-демократы заботятся только о томъ, чтобы въ этихъ бояхъ не пропала ихъ главная цъль и не сплелась бы съ какою –ли другою цълью, совершенно неважною въ ихъ глазахъ. Но они безъ всякаго ущерба для своихъ стремленій могутъ приложить стараніи и о народномъ языкъ, какъ это сдълали нъмецкіе соціаль демократы въ октябоъ 1900 г. на съъздъ въ Могучъ, гдъ поручили своимъ посланникамъ въ нъмецкомъ государственномъ парламентъ оказать противодъйствіе правительству въ его ревности, съ какою оно онъмечиваетъ поляковъ въ Иознани. Безъ малъйшаго ущерба для своей программы соціаль-демократы изъ одного такта, могутъ встать на сторону также и противъ равноправности чешскаго языка, и въ этомъ случаъ такъ называемые народные ченскіе соціалисты должны бы были исчезнуть съ лица земли, потому что провалилась бы подъ ихъ ногами почва. Та часть ихъ, которая желаєть практической соціальной реформы, примкнула бы тогда къ соціаль-демократіи, а теоретики возвратились бы подъ знамена народныхъ партій.

Тъмъ не менъе нужно отдать справедливость вождямъ нашихъ народныхъ соціалистовъ за то, что въ ихъ головахъ сверкала здравая мысль и что они совершенно справедливо указали на то, что должно стать самою энергичною и усердною чешскою народною работою, работою чрезмърно тяжелою, потому что она завела своихъ работниковъ глухую, забытую пустыню, гдъ видны только пни и корни могущественныхъ деревъ, которые были здъсь нъкогда и оставили по себъ только слъды, подъ которыми работникъ (воздълыватель почвы) встанетъ въ раздумьи, не будучи въ состояніи ръшить: устранить-ли нужно остатки упичтоженной культуры и завести новую, или же нужно возстановить изъ этихъ остатковъ старую культуру и воскресить ее.

Върно и честно мыслящій и чувствующій политикъ не можеть иначе поступить, какъ только обновить старую культуру на чешской почвъ и приспособить ее къ нуждамъ времени и современному развитію европейскаго народа. То, что лежитъ въ этомъ стремленіи, составляеть не реакцію, но лишь убъжденіе въ томъ, что народъ, только стоя на своей природной почвъ, можетъ развить свои культурные дары въ полномъ разцвътъ, который послужить къ славъ народа, такъ что и чужіе глаза считали бы утъшеніемъ для себя остановиться на этой почвъ.

Но возможно-ли предпринять такую работу съ надеждою на успъхъ? Дъйствительно-ли ясна и реальна цъль ея? Не сонъ-ли это и не напрасно-ли каждое усиліе, обращенное къ этому національному воскресенію чешскаго народа. Не короче-ли будеть: просто удовлетвориться тъмъ, что дастъ настоящее, усвоить это, приблизить къ себъ задачу, облегчить работу и такимъ способомъ, какъ-бы однимъ скачкомъ очутиться у цъли? Не было-ли бы самымъ цълесообразнымъ сразу совлечь съ себя всю тысячелътнюю вътошку, которою мы отличаемся отъ другихъ народовъ запада, которую считаемъ образцомъ, и не одъться-ли намъ (чехамъ) по новой модъ и вступить въ общество такимъ же народомъ, какъ и каждый изъ западно-европейскихъ народовъ? Отвътъ на всъ эти недоумънные вопросы мы получимъ изъ разръшенія вопроса о томъ, какъ относятся къ нашему народному быту нъмцы, наши самые близкіе образцы западнаго попроя? Отвътъ на этотъ послъдній вопрось одинь: крайне враждебно! Каждое движеніе, каждое слово ихъ есть сознательное, или безсознательное проявление того, что между ними и нами лежить непроходимая бездна, пропасть. Они брезгують нами, гонять нась, чтобъ мы не только не отождествлялись съ ними, но даже и не ставили бы себя въ одинъ рядъ съ ними. Въ томъ, какъ нѣмцы нынѣ держатся по отношенію къ намъ,—а за малыми исключеніями и всегда точно такъ же относитесь къ намъ,—мы не должны усматривать только одну временную политическую агитацію. То обстоятельство, что въ возникшемъ вопросѣ противъ насъ среди нѣмцевъ утихаютъ всѣ партійные ихъ споры, и что уже у нихъ нѣтъ розни между самыми лютыми и непримиримыми врагами — между либералами и консерваторами, между протестантами и католиками, между антисемистами и семитами, когда дѣло идетъ о враждебномъ дѣйствіи противъ насъ, естъ уже показываніе палки даже и наименѣе понятливому изъ насъ, наиболѣе благодарному за ихъ презрѣніе и удары, и наиболѣе забредшему въ ихъ культурную сферу. А потому намъ уже ничего другого не остается, какъ устроиться самостоятельно. безъ всякаго вниманія къ нимъ, по собственному своему разумѣнію и вкусу, найти себѣ собственныя цѣли и идеалы и идти къ идеаламъ своими собственными дорогами, на которыхъ уже мы не встрѣтимся болѣе съ иѣмцами.

Нъмцы очень хорошо понимають то, что мы—сучокъ, зараженный въ ихъ тъло. Это чувство—приговоръ ихъ относится и къ тъмъ лицамъ изъ среды чешскаго народа, которые стали идолопоклонниками западной культуры, а въ нъмецкомъ народъ видятъ великаго князя этой культуры. До самой своей смерти, хотя бы и очень далекой, пъмцы не могутъ успокоиться нами, до самой своей смерти каждое столкновеніе ихъ съ нами, каждое помышленіе о насъ будетъ напоминать имъ о томъ, что мы представляемъ собою нъчто особенное въ сравненіи съ ними, что мы имъемъ свою особенность. Эти чувства будутъ имъ тъмъ непереноснъе, чъмъ упорнъе они будутъ твердить о насъ, будто лично своего мы уже ничего не представляемъ собою и не имъемъ, что они выпили уже славянское вино изъ нашихъ сосудовъ а то, чъмъ мы ихъ снова наполнили, не есть чистое нъмецкое вино, но какая-то неестественная бурда.

Если мы будемъ исполнять свою культурную работу подлѣ нѣмцевъ, но не заодно (не вмѣстѣ) съ ними и если минетъ та славянско-нѣмецкая культурная плихта (соперничество, соревнованіе), что у чешско-славянскаго народа до сихъ поръ—въ силѣ, то это очень поможетъ нашему сосѣдствениому отношенію къ нѣмцамъ. Мнѣ вполнѣ понятно, что наша чисто-народная жизнь пугаетъ пѣмца настолько, что онъ лишается спокойствія. Особенно раздражаетъ его неопредѣленность нашей народной физіогноміи; непріятно ему наше колебаніе между двоякою формою европейской культуры: романо-германскою и славянскою. Пусть бы то, или другое! А все же напрашивается вопросъ: есть-ли въ основахъ быта че-хославянскаго народа, что-нибудь такого, что доказывало бы основное единство его культуры съ культурою обще-славянскою? И бывали-ли моменты такой связи въ періодъ древцемъ и новъйшемъ? И существують-ли вообще характерные признаки особенной славянской культуры, отличной отъ культуры западной? Разность языковь?! Но разность языковъ существуеть и на западѣ, въ языкахъ западныхъ пародовъ есть ибчто разное и ибчто родственное. И языкъ славянскій не есть совершенно чуждый для языковъ нъмецкихъ и романскихъ по крайней мъръ такъ, какъ чужды для нихъ языки мадьярскій и еврейскій. Если же мадьяры и жиды культурно соединились съ западомъ, почему бы и славянамъ творить отдъльный культурный міръ; почему же чехи и другія западные славяне не должны примкнуть къ нему? Между славянскимъ міромъ и западнымъ есть разница въ религозномъ исповъдании?! Но кто же забываеть о томъ, что и на западъ между христіанами существують церковно-религіозныя разности и все же единство западной культуры нисколько не нарушается этимъ? При томъ большая часть славянства соединилась съ западомъ въ церковномъ отношеніи, а другая часть, хотя и большая, того-же христіанскаго исповъданія и между нею и западомъ нѣтъ такой религіозной разности, какъ вообще напр. между христіанствомъ и магометанствомъ. Но прежде всего должно исключить изъ нашего разсужденія мадьяръ и жидовъ. Жиды- наразиты западной культуры и чъмъ больше они присасываются къ ней, чъмъ больше съ нею на ты (за панибрата), тъмъ они вреднъе для нея, тъмъ ближе для западной культуры такое состояніе, когда уже будеть невозможно говорить о христіанской культурт на западь, потому что она будеть разрознена и поглощена жидовскою культурою. Что же касается мадьяръ, то они, какъ народъ, принадлежатъ къ культурной сферъ славянской; при томъ же мадьярскій народъ, какъ прежде переживалъ вмъстъ съ славянами всъ кризисы, такъ вмъстъ съ ними переживаеть и нынъшній аграрный кризись, — объ этомъ уже было сказано. Политика правительственныхъ угорскихъ классовъ, къ коей въ поздивищее время примкнуло жидовство и наложило на нее свою печать, стала тоже паразитскою съ того времени, какъ преемники св. Стефана отчуждились отъ славянской культуры и взяли на себя задачу передового поста западной культуры. Эта (мадьярская) политика есть паразить интереса и самого мадьярскаго народа точно также, какъ и народа славянскаго; она ввергнула какъ тотъ, такъ и другой народь, въ ужасное аграрно-соціальное состояніе, въ такое несчастіе, которой она уже не можеть понять, потому что не имъетъ на то мыслительныхъ способностей.

Если же мы будемъ обсуждать только славянство и западъ, то

убъдимся въ томъ, что различіе между ними, увеличивающееся еще разностями въ языкъ и исповъданіи, ни въ чемъ другомъ не коренится такъ глубоко, какъ именно въ различіе соціальныхъ основъ.

Славянскіе мужи, занимающіеся среди насъ соціальными науками, по видимому, вовсе не усматривають такого различія и даже отрицають его. Между тъмъ то обстоятельство, что они слишкомъ многое отрицають, отрицають больше, что могъ бы ожидать отъ нихъ и тотъ, кому ихъ отрицанія служать—такъ сказать, водою для водяной мельницы, именно болте всего и доказываетъ, что они очень ясно чувствуютъ присутствіе этой разности между соціальными основами народовъ славянскихъ и народовъ романо-итмецкихъ, но эта чувствуемая ими разница неблагопріятна для преслъдуемыхъ ими другихъ, кромъ—научныхъ, цтлей, такъ что они отдтаваются отъ нея кроткимъ и острымъ мечомъ отрицанія. Дъйствительно, отрицаніе—очень удобное орудіе духа; но имъ ни одна загадка ни объясняется, ни разртанается!

Отвергающіе эту-разницу ученые выходять изъ суммарнаго утвержденія, будго только западная культура заслуживаеть этого имени; славянство же яко-бы съ самого начала своего существованія было только полемъ, пріобрътать которое всегда служило цълію западной культуры. Эта школа учить славянь тому, что они были некультурными варварами до тъхъ норъ, пока не вошли въ столкновение съ культурою запада; западные славяне, въ особенности же мы, чехи, раньше вошли въ это столкновение и потому мы болже культурны, чёмъ другіе славянскіе народы и призваніе наше состоить въ томъ, чтобы, пользуясь родствомъ по языку и народности съ восточными и западными славянами, мы расширяли сферу западной культуры и увеличивали число исповъдниковъ ся. Приверженцы этой школы въ своей ревности не знаютъ границъ и не далеки уже отъ признанія за правду и того, будто первоначальною своею культурною ступенью славяне не отличались отъ кафровъ, матабеловъ и папуановъ и, подобно этимъ народамъ, служили только матерьяломъ, изъ котораго западная культура послъ долгаго, долгаго воздъйствія могла сдълать кое-что близкое къ культуръ.

Да, западная культура всегда была такою; всегда знала и признавала только себя, а всёми другими культурами пренебрегала, игнорировала и отрицала ихъ. А всеже только слабоумные изъ славянъ относились съ довъріемъ къ этому ученію и считали себя такимъ культурнымъ соромъ, какъ втемянивали имъ это въ головы западные цивилизаторы. Славянская культура была (и есть!) совершенно иною, чёмъ культура западная; но все же она была! и выражалась не столько особенностями языка и религіознаго исповъданія, сколько особенностями общественнаго строя, а также и своимъ особеннымъ, хотя бы и элементарнымъ, творческимъ общественнымъ смысломъ.

Всѣ славянскіе народы особенно рѣзко отличались отъ другихъ народовъ живымъ общественнымъ смысломъ. Но все культурное вліяніе запада на славянъ состояло и состоитъ только въ томъ, чтобы отвлечь вниманіе славянъ отъ этого ихъ смысла и заглушить его. Между тѣмъ при всемъ пагубномъ вліяніи запада онъ не заглохъ совершенно даже и у тѣхъ славянъ, которые отданы этому неустанному, все болѣе ревностному, болѣе и болѣе паступательно-воинственному вліянію запада. Чѣмъ болѣе отдалены отъ этого явленія славяне, тѣмъ дальше они отъ прямой дороги, по которой идетъ впередъ это западное вліяніе, тѣмъ болѣе здравъ у нихъ этотъ свой общественный смыслъ, поэтому-то онъ и сохранился у православныхъ славянъ въ болѣе чистомъ видѣ, чѣмъ у славянъ-католиковъ и протестантовъ.

Здѣсь—рѣчь о врожденномъ смыслѣ, а не о навязанномъ и искусственно привитомъ. Проявленіями его служатъ не мелочныя и малоцѣнныя общества. (Въ Чехахъ такихъ обществъ чрезвычайно много). Элементарный общественный смыслъ проявляется прежде всего въ стремленіи сдружиться съ цѣлію взаимопомощи при работахъ. Потомъ слѣдуютъ цѣли взаимной обороны, общественнаго управленія и добраго порядка, общественныхъ работъ и хозяйственныхъ предпріягій—при томъ такъ, чтобы и плодами этого участія пользоваться тоже всѣмъ вмѣстѣ.

Оспованіемъ общности, первичною клѣточкою общественнаго порядка служитъ семейство. Семейство—это прекраснѣйшая, самая прочная и святая основная форма общественной жизни. Болѣе естественной и совершеннѣйшей формы общественной организаціи никогда ни было и не будетъ. Всѣ истинные соціальные реформаторы должны были провозглашать чистоту семейныхъ связей, любовь и взаимность между членами семьи: тамъ, гдѣ парушено семейство, нарушено и самое государство. Если бы кто-нибудь захотѣлъ сооружать твердое государство на обществѣ съ искаженною семейною жизнію, то совершенно напрасно бы трудился, точно такъ же, какъ если бы захотѣлъ поставить городъ на пескѣ или въ болотѣ.

Характерною особенностью славянъ служитъ тотъ фактъ, что для нихъ всегда были святы семейныя связи и отношенія. Особенно же характерно то, что даже наименѣе самостоятельные изъ славянъпослѣдователей соціальныхъ ученій запада не отваживались нарушать семейныхъ связей и надругаться надъ священнымъ семейнымъ союзомъ, между тѣмъ какъ на западѣ нарушено уже и самое понятіе семейства, не говоря уже о священномъ значеніи его. Члены семейства на западѣ все чаще и чаще становятся бременемъ; нѣтъ между ними ни любви, ни уваженія; родители считаютъ своихъ дѣтей несчастіемъ, и дѣти считаютъ своихъ родителей препятствіемъ для

ихъ «самостоятельнаго развитія и для своей эволюціи». Искусственное вытравливаніе дътей съ тою цълію, чтобы въ семействъ не прибывало тдоковъ, быстрыми шагами идеть впередъ изъ Парижа на востокъ и можно уже сказать, что поле культуры 19 столътія отъ Атлантическаго океана до самыхъ границъ славянскаго міра покрыто трупиками дътей, явиться на свътъ которымъ не пожелали ихъ родители. Священное значение семейства у славянъ сохраняетъ ихъ отъ этихъ чуждыхъ и преступныхъ вліяній запада. Агенты западнаго соціализма въ славянской средь, конечно, чувствують, что такое презрънное учение не можетъ найти у славянъ приверженцевъ, что подобная агитація производила бы на славянъ впечатлъніе чего-то святотатственнаго и достигла бы у нихъ обратнаго дъйствія: славянская душа воспротивилась бы этому; но воспротивилась этому и та наивная и легковърная душа, которая досель не сомивалась въ томъ, что все, приходящее съ запада, означаетъ прогрессъ. Если бы агитаторы западныхъ соціальныхъ реформъ сдълали нападение на славянское семейство, то въ мысляхъ своихъ славянскихъ послъдователей они произвели бы сильную реакцію, которая сдълалась бы опасною для ихъ плановъ.

И воть вы видите снова различіе, снова границу между западомь и славянскимъ востокомъ! Западъ не можетъ выработать (создать) никакого порядка, никакой мысли, которыя бы здравая славянская мысль слѣпо и безусловно приняла за свои собственные порядки и мысли

Простой логическій выводъ изъ этого—слѣдующій: тѣ славянскія племена, которыя въ бояхъ съ непріятельскимъ занадомъ болѣе всего получили ранъ, въ періодахъ своего помраченія, не имѣли достаточно силы для отпора общественнымъ порядкамъ запада и вынуждены были примириться съ ними. (А славяне, наиболѣе лишенные смысла, совершенно удовлетворились ими и живутъ по нимъ!); между тѣмъ какъ ранѣе, до уладка своей самостоятельности и самодѣятельности, они имѣли свои общеславянскія—національныя общественныя (соціальныя) формы одинаковыя или же только совершенно подобныя у каждаго отдѣльнаго славянскаго народа, вмѣстѣ съ тѣмъ одинаковыя, или же только подобныя представленія и о добромъ общественномъ управленіи съ представленіями другихъ славянскихъ народовъ, которыхъ не постигло такое несчастіе, и у которыхъ стало быть не была отнята возможность высшаго культурнаго развитія — развитія самобытнаго общественнаго смысла. Но все-же этотъ смыслъ еще сохранился и у славянъ, потерявшихъ политическую самостоятельность.

Для соціальной науки общественный смыслъ народа долженъ быть и факторомъ и фактомъ: факторомъ, — какъ живая дъятельность и творческая сила, — фактомъ, какъ источникъ этой силы, ключъ

которой сокрыть глубоко въ народной бытости и насыщается особенностями не только въ мышленіи и пониманіи, но и въ чувствъ народа. Чувства, какъ силы народной души, соціальная наука не имъетъ права не уважать и проходить мимо пего, напротивъ должна изучать его, открывать особенныя (индивидуальности) его стороны; а если дъло идетъ о сооруженіи добраго общественнаго управленія, то она должна умъть сдълать изъ него своего помощника, но крайней мъръ потому, чтобы въ противномъ случать оно пе стало бы ея противникомъ. Если общественный смыслъ развивается безъ вниманія къ чувству народа, или даже съ памъреннымъ презръніемъ его. тогда успъхъ можетъ быть только тамъ, гдъ общество стремится къ однимъ матеріальнымъ средствамъ и организуется только для этой цъли, а общественныя реформы заводитъ только въ томъ, что ведетъ къ достиженію одного матеріальнаго успъха.

Какъ скоро мы признали, что добрыя общественныя реформы нельзя привъшивать народу, какъ привъшиваютъ золотые орѣхи па рождественскую елку, но самое дерево народа должно быть возлелъяно и облагорожено, такъ чтобы оно само несло плоды, - какъ скоро мы признали, что нужно обращать внимание на соціальное творчество народа, то этимъ самымъ мы признали уже и то, что соціализмъ, - по крайней мъръ у славянъ, сохранившихъ свою собственную соціальную творческую силу болже или менже ненарушенною и нигдъ не погасшею совершенно-не можетъ быть международнымъ (интернаціональнымъ), но наоборотъ долженъ быть непремънно народнымъ: долженъ выходить изъ глубинъ народной души и стать предметомъ наиболье глубокой народной работы. Но потомъ также мы должны признать и то, что и обывательство оккупованныхъ земель имъетъ полное право хранить свою общественную организацію, такъ чтобы она не была нарушаема чуждыми ей вліяніями. Изъ этого возникаеть новый конфликть между оккупацією и оккупованными, иотому что оккупація подрываеть эти народные порядки, но при этомъ не имъетъ способности вознаградить ихъ чёмъ-либо другимъ, болёе лучшимъ.

Творческая соціальная сила сербскаго народа выразилась особенно ясно въ формѣ задруги, которая въ Босніи и Герцеговинѣ до временъ самой оккупаціи развивалась здраво и до сихъ поръ мужественно вооружается противъ вліяній, вредныхъ для нея и народа.

Теперь нужно сказать о сербской задругъ въ оккупованныхъ земляхъ—тъмъ болъе потому, что научное (можетъ быть, лучше сказать: науковое!) отрицаніе коснулось также и ел. Въ общемъ наука не огрицаетъ самого факта существованія задруги. Но на основаніи только того обстоятельства, что турецкое владычество сохранило сербскую задругу и не препятствовало ея развитію, на-

учное отрицаніе ограничиваеть сербскую задругу: будто она имѣла скорѣе турецкій, чѣмъ сербскій, или славянскій характеръ. Консервативное вліяніе турецкаго господства на сербовъ обнаруживалось совершенно сходно съ тѣмъ, какъ обнаружилось—на Россіи монгольское иго. Народные порядки въ обоихъ случаяхъ оставались негронутыми, точно также, какъ и языкъ, и религіозное исповѣданіе, и все, что составляетъ народность. Народное творчество сербовъ въ этотъ (турецкій) періодъ проявилось соціально—въ жизни задружной, а художественно—въ компонированіи прекрасныхъ лирическихъ и эпическихъ пѣсенъ, столь блестяще свидѣтельствующихъ о высокопоэтическомъ талантѣ сербскаго народа.

Янъ Пейскеръ, желая извратить значеніе задруги, указалъ на Черногорію, какъ на живую сербскую старину, какъ на сербскую землю, не подпадавшую никогда подъ турецкое владычество и почти совершенно свободную отъ турецкаго вліянія.—между тѣмъ въ Черного-

ріи нътъ задруги.

Правда, въ настоящее время ея уже нътъ. Послъдняя задруга на Черной Горъ, въ Дробняцахъ, исчезла десять лътъ сему назадъ. Задруга въ узкомъ значеніи этого слова выпала изъ общественнаго строя Черногоріи; но изъ этого факта нельзя сдълать никакого вывода господину Пейскеру. Чтобы достичъ своей цъли, г. Пейскеръ долженъ былъ бы доказать не только то, что въ Черногоріи нътъ задруги, но также и то, что ея никогда и не было тамъ. А этого доказать нельзя ни г. Пейскеру, ни другому кому-либо.

Если говоримъ о задругѣ, то не должны имѣть въ мысляхъ только самую узкую ея форму, задругу семейную, обычно и справедливѣе называемую кучею (домомъ), дымомъ, оджакомъ (крбомъ), каковыми словами обозначается понятіе семейной хозяйственной посполитости. Слово «задруга» можетъ имѣть также болѣе широкій смыслъ, хотя у Вука оно объяснено только какъ «Hausgenossenchaft». Подъ задругою у сербовъ разумѣется собственно великое добровольное сплоченіе съ цѣлію взаимности. (Въ послѣднее время слово «задруга» входитъ въмоду и у чеховъ и неправильно употребляется вмѣсто словъ «сполекъ» «сполечность», «сдружени». Это — уже злоупотребленіе, на которое нельзя не указать. Изъ другихъ славянскихъ языковъ заимствовать слова позволительно, но непремѣнно въ ихъ первоначальномъ значеніи. Иначе мы не обогатимъ своего языка, но наполнимъ его несообразностями!)

Семейная задруга исчезла въ Черногоріи, но задружность никогда не прекращалась: продуктомъ ея служить цёлая организація Черногоріи, и какъ общества, и какъ государства Черногоріи. «Братства» и «племена» суть тоже задруги, даже и цёлая Черногорія есть единая задруга. Въ этомъ случать Черногорія нисколько не разнится отъ сербскаго государства, общественный строй котораго представлялъ

собою полную гармонію. На черногорской арф'в лоннула только самая тонкая струна, когда семейная задруга исчезла; между тёмъ задружный духъ досел'в царитъ и въ узкомъ смысл'в въ черногорскомъ семействъ и обнаруживается въ взаимныхъ отношеніяхъ членовъ семейства. Вс'в остальныя струны на инструмент'в остались цълыми. Какъ же можно—изъ того, что на инструмент'в педостаетъ только одной струны, утверждать, будто и втъ и и другихъ струнъ, и даже цълаго инструмента никогда не было?

При хорошемъ государственномъ строт вст общественныя организаціи находятся въ полномъ согласіи, —взаимно соотвтттвуютъ одна другой и различаются между собою только величинами сферы, обинмаемой тою, или другою общ. организаціею. Онт какъ сосуды, выточенные токаремъ изъ одного и тою же куска дерева: одинъ въ другой тъсно вкладываются, а вст вмъстт составляютъ чурбанчикъ изъ котораго они сдъланы. Сосудъ, который вмъщаетъ вст остальные, есть государство, а наименьшій сосудецъ, сдъланный изъ самой сердцевины дерева и составляющій ядро встальныхъ, большихъ, есть семейство. Только самый внутренній сосудецъ Черногоріи разбился. Это не въ пользу для Черногоріи, не безъ ущерба для нея!

Когла именно колечко семейной задруги выпало изъ черногорскаго строя, нельзя о томъ сказать навърняка; но можно объяснить, какъ и почему это случилось. Черногорія почти цалыя два стольтія, 16-е и 17-е, жила при внутренней анархіи. Мужи считали единственнымъ и исключительнымъ своимъ занятіемъ и ремесломъ юнацкій бой; но такъ какъ имъ недоставало организаціи, то въ концѣ конповъ они подпали бы подъ турецкую власть — не турки въ томъ были бы виноваты, но сами черногорцы. Черногорцевъ погубили бы не турки, но потурченные. Изъ опасенія насильственнаго уничтоженія со стороны потурченцевъ Черногорія постепенно организовалась въ теченій полутора въковъ. Только энергичный князь Данило І въ въ 50-хъ годахъ приступилъ къ новой организаціи, въ каковомъ дълъ благодарно и удачно продолжаетъ князь Никола. Но можно говорить только о продолжении, но вовсе не объ окончании этого дъла, потому что князь Никола, положение котораго во всъхъ другихъ областяхъ госуд, жизни составляетъ эпоху малой Черногоріи, не выработаль еще ясной и цълесообразной соціальной программы своей политики. Этого нельзя поставить ему въ вину, потому что нужда въ такой программъ только нынъ дала себя почувствовать.

Вь долгій періодъ безначалія каждый черногорецъ старался быть «самымъ лучшимъ» (храбрымъ) борцомъ противъ непріятелей, выдаться (отличиться) надъ братьями и отцомъ, стать знаменитымъ въ цѣломъ братствѣ и племени. Взаимность между юнаками не поддерживалась родственными связями, но развивалась случайно между единичными личностями, которыя договаривались между собою и намѣчали

какую-либо общую цель для своихъ юнацкихъ подвиговъ. Хозяйственной дъятельности почти не было; но самая старая дъятельность въ этой области, — настырство соединяло между собою братство и племена узломъ задружнаго принципа и этотъ узелъ не ослабъ и по сего пня.

Примъромъ задружной хозяйственной дъятельности большаго числа участниковъ въ задругъ внъ-пастырской служать цеклинскіе рыболовы. Цеклиняне при Скадерскомъ озеръ имъютъ общирныя рыболовни и почерпають изъ нихъ свою зажиточность. Каждая мужская душа въ Цеклинъ до сихъ поръ, какъ и въ старину, имъетъ одинаковую со всёми долю участія въ рыбной ловлё и эта доля присчитывается ей съ самого рожденія. Но также и другіе черногорскія братства и роды, напр. Томановичи, до сихъ поръ имъютъ общіе поземки («комунице»), которые не могуть быть раздълены, хотя бы того желало и цълое «братство».

Задружный принципъ проникалъ всю общественную жизнь сербовъ и если на Черной Горъ не доставало условій, благопріятныхъ хозяйственному развитію ея, то задружная система сохранялась здісь въ другихъ общественныхъ отношеніяхъ, стоящихъ вит индивидуальнаго интереса участниковъ. Примъромъ этого служатъ церкви, такъ называемыя «саборки». Саборками назывались такія церкви, которыя сооружались и содержались на средства цёлаго братства. Онё были не только въ Черногоріи, а также и въ Боке Которской, равно какъ и въ Грбльи и въ Кртолахъ. Саборки посвящались тому патрону, который быль «крснымь именемь» братства. Въ нарочитый день въ соборкъ сходилось цълое братство на «саборъ» (зборъ, соборъ). Такое же собрание членовъ братства въ съверныхъ сербскихъ окраинахъ получило имя «саямъ» (снѣмъ). Въ этихъ сѣверныхъ окраинахъ, нынъ уже католическихъ, народные зборы, или снъмы около церкви уже не совершаются, а католические священники давно уже изгнали изъ обычая и прославление «крснаго имени». Но все же не уничтожилось самое слово, а значение его перенеслось у нихъ на торгъ. Православные же сербы до сихъ поръ собираются на «саборы» во всѣхъ земляхъ и даже тамъ, гдъ «саборки» уступили уже свое мъсто приходскимъ церквамъ, среди которыхъ первоначальная саборка заникла.

Дъленіе «отчевины» и нынъ-самое обычное явленіе въ Черногоріи. Сынъ, какъ скоро женится, береть изъ отчевины свою часть. Но при этомъ достойно примъчание то обстоятельство, что «на всъ мужскія головы», не исключая и отца, причисляется одинаковая часть, а этоконечно, ничто иное, какъ сохранение правового обычая еще изъ періода задружнаго. Въ понятіе задруги вовсе не входило требованіе, что бы она была непремънно великою. Тамъ, гдъ было сдруженіе, было и раздъленіе. Членъ задруги не былъ прикованъ къ ней. Строгое патріархальное наказаніе, которому могь подлежать въ задругь каждый, не

имъло ничего общаго съ прикръпленіемъ селлиъ къ землѣ въ феодализмѣ. Членъ задруги могъ пе только выступить изъ задруги, но и заложить новую задругу; даже, если бы хотѣлъ, могъ жить и незадружно, «инокопинѣ». Изъ этого слѣдуетъ, что дѣленіе составляетъ тоже функцію задружной жизпи и тамъ, гдѣ идетъ рѣчь о вопросѣ столь кардинальномъ, какъ поставилъ дѣло господ. Пейскеръ, о вопросѣ: составляетъ-ли задруга самобытное общественное сербское учрежденіе и была-ли она на Черной горѣ, это дѣленіе задруги пепремѣнно пужно принимать въ соображеніе.

Задружнымъ объединениемъ съ цалию общественнаго пропитапія сербское население постигало большей силы хозяйственной, большаго заработка и большаго благобыта. Народъ иначе и не представлялъ возникновенія своего благобыта, имъ только въ задружной работъ. Это народное воззрѣніе выражается и въ слѣдующихъ народныхъ пословицахъ: «Задруга медъ носитъ», «Инокоштина - неймаштина» (кто отдълится отъ задруги, привлечеть къ себъ бъдность), «Задруга кучу держить» и т. н. Совершенно въ смыслъ этихъ пословицъ черногорцы считають и нынжинюю свою бёдность послёдствіемъ нарушенія задруги и пеняють на Балтазара Богишича за то, что онъ ни своимъ «Имовинскимъ законникомъ», ни своимъ многолътнимъ служеніемъ на посту черногорскаго министра юстиціи не постарался объ обновленіи старой задруги. Раздъленіе семьи на Черной Горъ возросло до безконечности. Молодые сильные и предпримчивые сыновья не считають эти раздёлы пагубными для себя. Если не имъють средствъ къ жизни въ Черногоріи, то могутъ идти на чужбину. Но горе людямъ старымъ, лишившимся жизненной энергіи; они несчастиве нищихъ, потому что бъдны, какъ нищіе, но черногорская гордость не позволяеть имъ просить подачекъ (милостыни). Эти обстоятельства объясняють ту печаль о задругь, которая выражается въ словахъ слъпого Ареса черногорскаго, Пека Павловича, приведенныхъ мною въ книгъ «Na Černou Horu a Černa Hora koncem věku» 1).

<sup>1)</sup> Мы приводимъ это мъсто (стр. 198).

Сообщивъ о томъ, гдѣ и какъ нынѣ поживаетъ черногорскій герой, геній партизанской войны противъ турокъ, Пеко Павловичъ, авторъ передаетъ недавній свой разговоръ съ нимъ при свиданіи въ Цетиньи.

<sup>&</sup>quot;Разговаривали о томъ, о семъ. Пеко имъетъ совершенно правильное понятіе о нашемъ чешскомъ народномъ боъ. Онъ разспрашивалъ меня о подробностяхъ и вдругъ, какъ-то неожиданно, спросилъ меня:

<sup>&</sup>quot;А скажи мив, господине, раздълены, или не раздълены чешскія общины?"

Догадываюсь, что Пеко Павловичь долго рамышляль объ этомъ вопрось, но кругомъ себя не находиль такого человъка, кто бы повъдалъ ему о томъ такъ, чтобъ онъ могъ повърить. Спрашиваетъ меня о томъ, чего въ Чехахъ уже 700 лътъ нътъ и слъда: живемъ-ли мы еще въ задругъ, или же раздъльно.

Взаимность есть соціальная нравственность. Несчастіе развращаеть соціально и есть врагь взаимности. Ціль задруги—охраняться отъ несчастія; но тамъ, гді несчастію уже удалось подрыть нравственныя корни взаимности, тамъ и люди стали уже пользоваться задругою для эгоистическихъ цілей. Поэтому вполні справедливо Грдичь Білокосичь несчастіе, наставшее въ Босніи и Герцеговині послі 1876 г., считаетъ главною причиною паденія задругь. Въ несчастіи, говорить онъ, люди начинають ненавидіть другь друга и, обращансь другь къ другу спиною, расходятся.

Господинъ Пейскеръ особенно забавляется тъмъ фактомъ, что въ Сербіи дотурецкаго періода, какъ очевидно изъ сочиненія Стояна Новаковича «Село», не было большихъ задругъ. Большія задруги были только въ турецкій періодъ и слъдовательно, думаетъ Пейскеръ, принципъ за другъ — турецкій, но вовсе не старосербскій и не старославянскій.

Но дъло не въ томъ, велика или мала (многочисленна, или малочисленна) задруга. Привлечение въ задругу большаго числа членовъ вовсе не составляло цъли задруги. Собственною цълію ея служитъ общественный благобыть и организованная работа. Если цъль задруги была узкою, то не было ни возможности, ни нужды задругъ быть многочисленною. Болже численныя задруги были при пастырскомъ хозяйствъ, а менъе численныя при хозяйствъ земледъльческомъ. Если во время Душана не было большихъ задругъ, то это служитъ доказательствомъ того, что земледъліе при немъ получило преобладаніе предъ пастырствомъ. Если же въ турецкое время задруги снова стали большими, то это значило только то, что население снова возвратилось къ пастырству, и это превращение земледъльцевъ въ пастырей явилось не только въ силу задружнаго смысла обывательства, но вызывалось также и потребностями обороны, служившей второю цёлью задругь. Повторяемь: первою целью задругь было добывание благобыта общественными работами, а второю цълью ея служила военная охрана результатовь своей работы и работающихъ особъ.

Турецкое господство не только не помогало экспансивному пас-

<sup>—</sup> Раздъльно, воевода!

<sup>&</sup>quot;Это—не добро, господине. Нераздъльная община представляетъ собою самую лучшую охрану языка, религіознаго исповъданія и нравственности. Какъ скоро община раздълится — все въ ней упадаетъ и рушится. Кое-гдъ отдъльный человъкъ разбогатъетъ. Но онъ богатъетъ, а община бъднъетъ. Боюсь за васъ, потому что вы допустили большую ошибку— не дай Боже! Только не раздълять общины! Я кладу это на сердце каждому черногорцу и каждому сербу. Заслуживаетъ похвалы то, что одинъ народъ учится отъ другихъ народовъ. Но онъ не долженъ быть слъпымъ: нужно обсуждать то, что добраго у него дома и что добраго у чужихъ народовъ; только одному доброму и полезному нужно учиться у другихъ народовъ".

тырскому хозяйству, но напрогивъ затрудияло его. Въ турецкое время-въ періодъ добрыхъ воиновъ и самыхъ дурныхъ администраторовъ-развивалось кулачное право. Противъ сильныхъ и спупныхъ хозяевъ вставала тогда также многочисленная, объединенная сельская задруга. Буйные, своевольные номъщики желали свою помъщичью волю и своеволіе сдёлать закономъ для селянь. Селянинъ же ограждался противъ нихъ своею челядью, стоявшею кругомъ него въ образцово-огранизованномъ строъ, какъ войско. Пока не ослабъвалъ задружный принципъ, насиліе пом'вщичье не было страшнымъ сельскому населенію. За насиліе отвъчали также насиліемъ. Сегодня витяземъ былъ одинъ, завтра другой, и юнацкая пъсня прославляла витязей. Въ народныхъ пъсняхъ, воспъвавшихъ эти аграрные бои, всюду встрфчаемся съ свфжимъ, здоровымъ звукомъ, свидфтельствующимъ о томъ, что сила, мощь наполняла грудь не только помъщика, но также и селянъ, не только магометанъ, но и христіанъ. Только съ конца 17 столътія находимъ неремъну къ худшему: магометанскія раны стали болже жестокими, а подверженные имъ христіане безнадежно зарыдали.

Приводимая здѣсь народная пѣсня характеризуеть намъ то, какъ задружный старѣйшина, имѣющій у себя много челяди, привѣтствуетъ пашу, пришедшаго къ нему за десятиною:

- Старый Яно Новобрдянинъ! Говорятъ, ты много челяди имъешь? "Да, паша, имъю много. Надълилъ меня Господь. Двъсти козъ на полъ ходитъ, А другимъ не знаю счету".
- Старый Яно Новобрдянинъ! А скота имъешь много-ль? "Да, паша, имъю много. Наградилъ меня Господь. Сто паръ быковъ на пашню ходитъ, А пасется сколько ихъ—самъ не знаю счету".
- Старый Яно Новобрдянинъ! А коней имъешь много-ль? "Да, паша, имъю много. Надълилъ меня Господь. Триста ихъ товары возятъ, Верховымъ не знаю счету".
- Старый Яно Новобрдянинь! Много-ль стадъ твоихъ пасется? "Да, паша, пасется много. Надълилъ меня Господь. Тысячъ пять имъю багницъ, 1) Яловымъ не знаю счету".

<sup>1)</sup> Отелившихся матокъ.

- Старый Яно Новобрдянинъ! А казны имъешь много? "Да, паша, имъю много. Надълилъ меня Господь, Триста мъховъ, полныхъ злата, Серебру-жь не знаю счету!"

— Старый Яно Новобрдянинъ! Всъ стада себъ оставь; мнъ-жъ, дай денегъ половину! "Если просишь ради Бога, Дамъ тебъ, паша "охотно. А задумалъ бы взять силой, Заблистали-бъ предъ тобою двъсти сабель, Триста ружей бы въ тебя палили!"

Въ другой народной пъснъ изъ 1804 г. дагія Мегмедъ-ага жалуется на старъйшину Илью Бирчанина:

Онъ дома не пройдетъ и шагу пъшимъ, А къ намъ придетъ съ уплатой дани, Вооружася съ головы до ногъ. И руку правую на ятаганъ 1) положитъ, А лѣвою подастъ мнѣ дань, Промолвя съ важностью: "Привътствуютъ тебя селяне, А больше дать тебъ не могуть!" Беру я дань, хочу пересчитать; Онъ мечетъ стрълы изъ очей: "Мегмедъ-ага прошу не провърять, Я самъ считалъ-счетъ въренъ!" Не смъю ужъ ему перечить, Беру оброкъ, кладу подлъ себя И не могу дождаться, когда онъ удалится. Да, онъ-паша: а я-напольный стражъ!

Значеніе задруги для благобыта и спокойствія селянь было огромное. Велико значеніе ея было и въ аграрномъ и нравственномъ отношеніяхъ; но также и для народности, и для всего, что стоитъ въ связи съ нею: для нравовъ, традицій, для духа (не говоритъ уже о языкт и религіозномъ исповтаніи) значеніе задруги неоцтимо и неизъяснимо. Задружный принципъ имтлъ большое значеніе и въ правовыхъ отношеніяхъ при общемъ, цтлою задругою, несеніи наказанія за преступленіе, допущенное однимъ ктитълибо изъ членовъ задруги.

§ 52. Законника Душана (по изд. 1896 г.) Стоянъ Новаковичъ объясняетъ слъд. образомъ: За обиду и великую кривду не отвъчаетъ ни братъ за брата, ин отецъ за сына, ни родственникъ за родственника, если опи живутъ отдъльно отъ виновника въ своихъ домахъ и не участвовали въ проступкъ; но отвъчаетъ только домъ допустившаго проступокъ. Въ согласіи съ этимъ стоитъ и § 71, дополняющій смыслъ § 52 такъ: Сдълаетъ-ли злочинъ братъ, или сынъ,

<sup>1)</sup> Большой ножъ, мечъ, сабля.

или родственникъ, живущій въ одномъ домѣ, все платитъ, за все отвѣчаетъ хозяннъ дома (какъ задружный старѣйшина и управитель общаго хозяйства), или выдастъ учинившаго зло.

Изъ узаконенія Душаномъ поруки видно, что въ древности кругъ ся былъ значительно шире; по также шире было тогда понятіе и значеніе задруги. Въ старину за злочины отвѣчали и тъ братья и родственники, которые не жили въ узкой родовой задругъ съ злочинцемъ, —отвѣчало цѣлое братство, а можетъ быть и цѣлое племя. Въ Законникъ Душана выступаетъ понятіе только семейной задруги. Семейная задруга вообще была менѣе численною; но это вовсе ничего не говоритъ противъ силы задружной жизни во времена Душана. Узаконеніе Душана имѣло свое основаніе въ томъ, что первоначальныя задруги слишкомъ широко разростались и становилось уже несправедливымъ привлекать къ отвѣтственности также и тѣхъ родственниковъ, которые были далеки отъ личности и мѣста злочина.

Но старый обычай сохранялся въ народъ и послъ установленій Душанова Законника, даже до нашего времени, въ полной силъ. Когда гдъ-либо въ Герцеговинъ былъ учиненъ грабежъ или воровство, а слъды преступленія доводили до какого-нибудь села, тогда цълое селеніе обязывалось пайти преступника, еслибы онъ даже убъжалъ и въ другое село. Если же село не находило преступника, то должно было общею рукою заплатить за весь убытокъ, причиненный преступникомъ пострадавшему.

Подобный же порядовъ возмездія происходиль и при убійствь, когда не знали, кто-убійца. Въ этомъ случав «главу платить» должно было цълое село, на поземкъ котораго быль найденъ убитый. Очень интересный случай произошелъ 30—40 лътъ сему назадъ въ Герцеговинъ. На поземкъ села Врантвичовъ, вблизи поземка села Кокорины, былъ найденъ убитый человъкъ и село Врантвичи должно было «платить кровь». Но Врантвичи отреклись отъ этого поземка и перенесли межу своего владтнія на близь текущей потокъ. Кокориняне, сообразивъ, что вслъдствіе этого они получатъ много мъста для пастбища, «заплатили кровь» и съ того времени границею между Врантвичемъ и Кокориною составляетъ этотъ потокъ. (Сообщено господиномъ Войславомъ Шола изъ Мостара).

Доказательствомъ широкаго примъненія задружнаго принципа служитъ также «смирени крови» когда родъ убитаго «простилъ главу» убійцъ. Прощеніе за убійство не было только прощеніемъ лично убійцъ, но и цѣлому его роду, который въ противномъ случаѣ долженъ былъ бы роду убитаго заплагитъ главу, а всѣ мужчины, включая и грудныхъ дѣтей, должны были подлежать общественному (публичному) поканню. «Смирени крови», по свидѣтельству Новаковича, удерживалось въ Сербіи до нашего времени, въ Черногоріи до князя Данила, въ Босніи и Герцеговинѣ до оккупаціи, въ Старой Сербіи

и по нынъ еще практикуется «порука за главу» между сербами и албанцами, принявшими сербскіе обычаи. Но по большей части и сами албанцы сербскаго происхожденія, не смотря на всъ несчастныя послъдствія вырожденія албанцевъ.

По домамъ, т. е. по задружнымъ домамъ, состоявшимъ часто изъ нѣсколькихъ обыкновенныхъ сербскихъ домовъ, распредѣлялись какъ дани, такъ и работа; а въ Босніи и Герцеговинѣ еще десять лѣтъ сему назадъ платилась этимъ способомъ еще и «владычарина», т. е. дань въ пользу владыки, епископа.

Уже во время Душана были извъстпы случаи малыхъ раздробленныхъ задругъ, и по раздъленіи остававшихся на старомъ, общемъ пепелищъ (огнищъ), подъ одною стръхою. § 70 Душанова Законника отдълившихся такимъ способомъ мужей не признаетъ домачинами, задружными старъйшинами, а въ наказаніе за то. что «раздълились хлъбомъ и имъніемъ», опредъляетъ имъ повинность работать наравнъ съ иными «малыми людьми».

Этимъ узаконеніемъ Душана задруга была предохранена отъ чрезмърнаго дробленія, отъ раздробленія ея до безконечности. Раньше мы
уже видъли, что Законникъ онускалъ изъ вниманія отдалениващее
родство и держался задруги, составлявшей меньшій кругъ (по не
самый наименьшій). Изъ этого слъдуетъ, что и слишкомъ малая (малочисленная) задруга не почиталась столномъ общественнаго порядка;
такимъ столномъ считалась средняя задруга. А изъ этого въ свою
очередь слъдуетъ то, что на основаніи того факта, (пусть даже доказаннаго Стояномъ Новаковичемъ въ его «Селъ»), что во время
Душана большихъ задругъ не было, нельзя доказать будто задружный принципъ уже и во время Душана былъ ослабленъ.

Самъ собою напрашивается вопросъ о томъ, какой, по численности членовъ, задругъ принадлежало названіе «великой» и какой—названіе «малой». Задругъ, имъющихъ 100, 200 членовъ, уже и въ Босніи съ Герцеговиной нынъ нътъ; но задругъ въ 60-80 членовъ и нынъ довольно. Между тёмъ и эти послёднія нынё называются уже «великими» задругами. «Малыхъ» задругъ, въ которыхъ живутъ съ родителями вижстж ихъ желанные сыновья съ своими семействами, безчисленное множество. Не смотря на то, что оккупація всѣми средствами усиливается уничтожить всякіе союзы, служащіе основою задружной взаимности, въ Герцеговинъ до сихъ поръ существуютъ великіе задруги на Невъсинскъ и Гачкъ, хотя въ обоихъ краяхъ разлагающія усилія оккупаціи не знають міры. Но также и въ Босніи удержались великія задруги, въ особенности же въ окольи Глазинцъ. Приведу нъкоторыя изъ нихъ по именамъ, со словъ господина Войслава Шолы изъ Мостара. Задруга Савичовъ имъемъ свыше 60 членовъ; а задруги Перы Пудара въ Рабинъ на Невъсинскъ. Андры Байрактара Лжиферовича, попа Глигора Стеровича въ Самобору, Николы

Мастиловича въ Изгорахъ (вей эти задруги въ Гацки) имиютъ но 30-40 членовъ.

Желающій лично познакомиться съ старою задругою, не долженъ остаться только въ томъ селѣ, гдѣ ведется земледѣльческое хозяйство, но лѣтомъ долженъ выходить и на тѣ планины, гдѣ ведется общественное пастырство. Тутъ предъ нимъ раздвинется не только картина самаго стариннаго хозяйства, но также будетъ понятно и то, какіе общественные участки, какія села и кучи въ старое время составляли одно задружное цѣлое. Вообще въ гористыхъ краяхъ. отдаленныхъ отъ городовъ, куда еще не проникъ чуждый элементъ населенія и гдѣ воспитаніе скота, особливо мелкаго, составляетъ главный источникъ жизни обывательства, старая задружная жизнь сохранилась въ истинномъ, слегка только нарушенномъ, видѣ.

Тосподинъ Пейскеръ говоритъ правду, утверждая, что сербская задруга не почиваетъ на коммунизмѣ; хотя, безъ сомнѣнія, сербскій патріархализмъ въ самомъ древнемъ, языческомъ, періодѣ былъ дѣйствительно коммуною, — при чемъ не только имѣніе, но и жены, были общими. Христіанство положило преграду коммунизму въ женахъ; но въ свадебныхъ народныхъ обычаяхъ до сихъ поръ находимъ признаки, которые во-очію указываютъ на такой коммунизмъ. Ни самъ юноша, ни его родители не смѣютъ сами просить руки дѣвицы. Равнымъ образомъ и родители дѣвицы (невѣсты) не смѣютъ сами дать рѣшительнаго отвѣта, если бы ихъ просили о рукѣ ихъ дочери. Этотъ вопросъ долженъ быть предложенъ цѣлому ихъ роду. Въ день свадьбы отправляютъ многочисленное посольство (проводъ) по невѣсту къ ея роду; но женихъ остается дома. Въ продолженіи цѣлой свадьбы и послѣ отведенія невѣсты въ домъ, къ которому принадлежитъ женихъ, и послѣ вѣпчанія, невѣста находится среди деверей, съ которыми и спитъ первую ночь; вторую и слѣдующія ночи она спитъ съ своячинами и золовками, сколько ихъ есть; потомъ съ матерью жениха. Въ продолженіи цѣлаго года она должна по крайней мѣрѣ явно, избѣгать своего мужа, даже предъ челедью не смѣетъ говорить съ нимъ. Всѣмъ мужчинамъ въ домѣ она должна служить: вечеромъ снимать съ нихъ обувь, а утромъ цѣловать у нихъ руку. А мужъ ея не долженъ пользоваться никакими услугами.

Какъ въ свадебныхъ сербскихъ обычаяхъ сохранились слѣды того. что въ языческій періодъ невѣсты покунались, такъ точно и приведенный обычай имѣетъ слѣды не только язычества, но и коммунизма женъ. А если коммунизмъ существовалъ въ столь щекотливой области, то несомнѣнно существовалъ онъ и въ области имущественной. На имущественный коммунизмъ, нѣкогда существовавшій у сербовъ, указываетъ слѣдующій сербскій обычай, приводимый Грдычемъ Бѣлокошичемъ: Если какой-нибудь челединъ (мужъ членъ

задруги) пріобрѣтетъ столько особины (собственнаго имѣнія, имущества), что можетъ купить поземокъ, и возьметъ тапійю (документъ на владѣніе) на себя, то пока тапійя находится въ задругѣ, купленный поземокъ воздѣлываетъ задруга, точно также, какъ и всю задружную землю; а самъ купившій поземокъ (прававой владѣтель ея) не имѣетъ никакого права на распоряженіе имъ. Если же онъ отдѣлится отъ задруги, тогда задруга уже лишается всякаго права на этотъ кусокъ земли. При этихъ фактахъ, ясно доказывающихъ, что сербская задруга въ незапамятныя времена не была свободною отъ коммунизма, мнѣ не кажется основательнымъ увѣреніе г. Пейскера, будто въ сербской задругѣ никогда не было коммунизма.

Г. Пейскеръ обосновываетъ это свое мифніе на главномъ принницъ дълежа задруги—именно слфдующемъ: «единственный сынъ одного изъ братьевъ при раздълф задруги получаетъ земли столько, сколько получатъ земли всф вмъстъ сыновья второго брата». Но прававыя обычаи сербскаго народа чрезвычайно разнообразны, какъ это видно изъ обширнаго матеріала, собраннаго г. Богишичемъ. Они развивались изъ разнообразнъйшихъ потребностей народа, который въ каждомъ прававомъ случат управлялъ (удовлетворялъ) свои правыя нужды такимъ образомъ, чтобы удовлетворить и своимъ нуждамъ и руководящему (принципіальному) воззрѣнію народа. Этою гибкостью и упругостью правовой жизни сербскаго народа и объясняется предпочтеніе права обычая предъ правомъ писаннымъ, которое — неподвижно, какъ чурбанъ, а правовыя отношенія измѣряетъ по линеалу.

Коммунизмъ прекратился въ сербской задругѣ вмѣстѣ съ принятіемъ народомъ христіанства. (Справки чужихъ источниковъ относительно славянъ, а среди нихъ также и о чехахъ, о томъ, что въ языческомъ періодѣ славяне жили въ многоженствѣ и что съ многоженствомъ ихъ долгое время должно было бороться и христіанство, прежде чѣмъ окончательно искоренило его, во-очію указываютъ на эту перемѣну въ задружной жизни). Практиковавшійся въ задругѣ коммунизмъ женъ не могъ остаться безъ вліяній на правовыя отношенія къ задругѣ.

Коммунизмъ имущественный въ старинной задругѣ, думаемъ, могъ проявляться только въ недѣлимости всего имущества, въ особенности же земельнаго, точно также, какъ и въ нераздѣльномъ общественномъ управленіи имъ, — при чемъ всѣ мужчины - члены задруги — имѣли одинаковое участіе, одинаковый голосъ, одинаковое право, одинаковую силу. Подъ вліяніемъ христіанства задруга организовалась такъ, что одинаковыя имущественныя доли правовыхъ участниковъ въ задругѣ обусловливались общимъ владѣніемъ землею иделально до момента дѣлежа, когда часть имѣнія выходила изъ общаго владѣнія и становилась полною собственностію отдѣлившаго отъ

задруги лица; каждый участникъ задруги имѣлъ (идеально) право на свою долю, по, пока не хотѣлъ воспользоваться этимъ правомъ, его доля оставалась со всею остальною задружнаго землею общимъ владѣніемъ всѣхъ участниковъ задруги.

Такой порядокъ задруги, подъ дъйствіемъ христіанства, измѣнился. Участники избирали себѣ главу и представителя, на каковыя должности каждый участникъ задруги имѣлъ одинаковое право (по аналогіи съ правомъ каждаго на одинаковую долю земли). Разрѣшался же вопросъ объ избраніи въ главы того или другого участника задруги цѣлесообразностью: не избирали главою человѣка честолюбивѣйшаго и любоначальственнѣйшаго, но избирали человѣка наиболѣе способнаго, иногда и молодого, и авторитету его всѣ безъ исключенія и прекословія подчинялись: отецъ—сыну, дѣдъ—внуку. Такую дисциплину въ задругѣ объясняемъ тѣмъ, что кучный старѣйшина, домачинъ, служилъ символомъ стариннаго общества и каждый участникъ задруги находилъ въ немъ не его личность, но всѣхъ задружныхъ членовъ (конгломератъ), между ними и—себя.

Въ періодъ христіанскомъ въ задругъ не было коммунизма. Ложное мнѣніе, будто и въ христіанскомъ задругъ былъ коммунизмъ, имъетъ свое основаніе только въ романскомъ и нъмецкомъ названіи задруги «communa», «Haus-communion». Это ложное мнѣніе держится въ особенности потому, что сербы, состоявшіе въ прямыхъ и старинныхъ столкновеніяхъ съ Италіею, усвоили себъ слова соштипа, соттипіса.

Что магометанство на основу и форму задружной жизни не имъло вліянія и не могло имъть его, — это очевидно, какъ бѣлый день. Въ сербской задругѣ жена была также важнѣйшимъ дѣятелемъ. Бывало, что задруга избирала и женщину главою задруги. Но въ магометанствѣ этого не дозволялъ весь строй жизни по Исламу. Семейная жизнь магометанъ пе проявила никакого дѣйствія на задружную жизнь сербовъ, напротивъ: потурченые властельскіе роды, по крайней мѣрѣ въ первомъ колѣнѣ, не отдѣлялись отъ задруги. Такъ жили (по моимъ справкамъ изъ 1876 г.) Ченгичовы на Гацкѣ и Любовичевы у Невесина. Между тѣмъ оккупація привела и сюда столь неожиданныя и радикальныя перемѣны въ жизни магометанъ. что нынѣ, когда эти вопросы меня болѣе интересовали, нежели четверть вѣка сему пазадъ, нѣтъ возможности узнать о томъ ничего опредѣленнаго.

Сербская задруга жила и развивалась также и въ тъхъ краяхъ, куда не достигало турецкое господство. Такимъ краемъ всегда былъ напр. Конавли въ южной Далмаціи,—эта полоса земли никогда не была подчинена Турціи, а между тъмъ задругу сохранила до сего дня.

Широкимъ слъдомъ задружной жизни сербовъ покрыто также «Крено име». Происхождение его объясняется еще язычествомъ и

нельзя этого отрицать. Сербы и въру христіанскую принимали задружно, общественнымъ ръшеніемъ. Какъ языческая задруга имъла своего общественнаго божка, такъ и крещенные принимали общественнымъ своимъ охранителемъ (натрономъ) какого-нибудь святаго, который и сталъ ихъ «Крснымъ именемъ». «Крсно име» сербы славятъ до сего дня. По нему они узнаютъ начало своей общественной жизни, потомки—своихъ дальнихъ предковъ, хотя бы первые и далеко были занесены судьбою отъ своей первоначальной дъдовины. На Черной Горъ—въ обычаъ, что каждое племя имъегъ свое Крсно име; въ Бокъ Которской и Герцеговинъ—каждое братство. Конечно, и эта связь имъла хозяйственное значеніе, точно также, какъ до послъдняго времени она имъла значеніе и для обороны племенной и земской (т.-е. обороны всей своей земли, государства).

Слъдомъ широкой задружной жизни остается также множество родственныхъ ступеней, изъ которыхъ каждая имъетъ свое имя. Тамъ, гдъ не было задружной жизни, это родство даже и не распознавалось по степенямъ. Эта сербская особенность не могла возникнуть безъ причины. Корень ея лежитъ глубоко въ соціальной, почтительнъе сказать—въ семейной (родинной) жизни. Эти многочисленныя ступени родства не оставались только понятіями, но имъли значеніе и въ житейскихъ отношеніяхъ. Въ черногорскихъ и герцеговинскихъ братствахъ до сихъ поръ есть обычай, чтобы сыновья и дочери одного и того же братства не вступали въ супружество, хотя бы они уже давно не состояли въ такой степени родства, въ какой не разръшается церковью супружество.

Нужно замътить, что "науковое" отрицание въ послъднее время коснулось также и сербскаго Крснаго имени. Въ Хорватіи нашли, что Крено име славять также и албанцы; а изъ этого выводять, будто оно не составляетъ вовсе сербской особенности (спеціалисты). Но такое доказательство — неудачно. Съверные албанцы, такъ называемые Албаночерногорцы-кровно смѣшаны съ сербами, частію-чистые сербы (Васоевичи), частію же выродившіеся сербы. Они отпали отъ православной втры, отчасти приняли и чужой языкъ и служатъ противниками государственныхъ стремленій сербовъ. Но первоначальною культурою ихъ была сербская культура: они и нынъ живутъ за-дружно, какъ и сербы, славятъ Крсно имя, какъ сербы. даже и обычан имъютъ сербскіе. Напр. свадебные обычан, какъ характеризуетъ ихъ г. Ганъ, у албанцевъ шагъ за шагомъ-обычаи сербскіе. Такими же считають ихъ Вукъ Врчевичь, Грдичь Бѣлокошичь и др. Также обычные говоры слово въ слово одинаковы съ сербскими. Если мы пересмотримъ всю народную соціальную жизнь сербовъ, то должны будемъ признать, что она насквозь самобытна, что она составляетъ непрерывное продолжение той самой жизни, какою сербский народъ жиль въ теченіи тысячильтія, даже и дальше.

Если мы вступимъ въ задружную кучу, дъйствительно. повъеть на насъ духъ тысячелътней старины: мысль наша вознесется, а серпие разогръется. Изъ всъхъ лицъ выглядить на васъ сила и самосознаніе, спокойствіе и сравнительный великій достатокъ, который обезпечиваеть каждому члену въ солидной мфрф удовлетворение жизненыхъ потребностей, но не роскоши. Желаніе роскоши единичныя личности могутъ удовлетворять своею собственною работою и сверхдолжною заслугою. Предметами женской роскоши служать ихъ прекрасныя вышивки, вышивныя строчки-гегороглифы женской поэзіи. Въ турецкій періодъ роскошью мужчинъ служило оружіе. Нынъ оружіе у нихъ отнято и перемънено на короткій ножъ для кроенія хльоа; онъ вложенъ за поясомъ на томъ мъстъ, гдъ прежде красовался юнацкій ганджаръ. Люди веселы, обходительны (ласковы). услужливы, гостепріимны. Каждый имбеть свое мосто и доло, которое онъ старается съ достоинствомъ выполнить, чтобы снискать признаніе со стороны старъйшины кучи и похвалу со стороны членовъ задруги. Въ обществъ строгая дисциплина, но она никого не тяготить, потому что заведена не лично чистолюбивымъ сочленомъ, но увъковъчена отъ предковъ, сохранялась поколѣніями въ священномъ почтеніи и считалась очень разумною, образцомъ. Если бы дисциплина и послушание не представляли собою чего-то очень мудраго и добраго. то не завели бы этого наши дёды-такъ мыслять здёсь о дисциплинё.

Присмотримся поближе къ этому задружному домашнему хозяйству.

имъя предъ собою опредъленный примъръ.

Старъйшина, статный мужъ 50 лътъ, но ему никто не далъ-бы и 40, ведетъ насъ въ кучу. Это—высокій и стройный смуглый мужъ съ орлинымъ носомъ и длипными каштановаго цвъта усами. Въ своихъ легкихъ полусапожкахъ (башмакахъ) онъ перешагнулъ малые потоки и ручейки, попадавшіеся намъ по дорогъ, съ легкостію вилы. Благородная голова сидитъ на извитой, обнаженной шеть, обвита краснымъ турбаномъ (чалмой), изъ-подъ котораго на затылкъ показываются густыя волосы безъ признаковъ и малъйшей съдины. Зубы здоровые, глаза быстрые, умные и прямые (искренніе).

Онъ опереживаетъ насъ и потомъ поджидаетъ, сообщая о томъ, что не застанемъ дома всей его челяди. Дома только мать, «редуша» и «мая». (Редуша заботится о порядкъ и чистотъ въ кучъ; мая занимается различными приготовленіями изъ молока: сыра, качамака, масла и т. д. Вмъстъ съ тъмъ она наблюдаетъ и за всъми дътьми въ кучъ). «Планинка» — на горахъ («на планинъ») при стадъ; тамъ она доитъ коровъ, цъдитъ и разливаетъ молоко, чтобы можно было его въ сосудахъ положить на соумары и привезти домой, гдъ потомъ о немъ будетъ заботиться мая. Планинка на горахъ имъетъ свою помощницу въ «стопаницъ», которая стережетъ стадо.

Подходимъ къ кучъ. Въ сторонъ раздвигается кустъ и изъ него

выходить дёвочка, какъ ягода. Глаза ея горять женскою услужливостью и покорностью; она цёлуеть руку отца— старёйшины, который и представляеть ее намъ: «Это наша полька» (полька—самая младшая изъ хозяйскихъ дочерей; на обязанности ея—домашняя птица). Стоя въ стороне, милая полька привётствуетъ насъ—гостей. Каждому поклонится, руку поцёлуетъ и скажетъ тихо: «Добро дошли».

Поименованныя функціи обязанностей продолжаются по сезону; по этимъ функціямъ члены семейства имъютъ и особенныя имена. Обыденныя работы, раздъляемыя хозяиномъ между селядью— для каждаго лица особенная работа, сообразно съ его призваніемъ, — не

имьють определенных названій.

Куча стоитъ подъ горою, тъсно примыкая къ ней. Около нея все покрыто зеленью. Величиною куча съ стодолу (овинъ), только врата (входная дверь) у нея малы и низки. Высокая стръха, спускается гребнемъ на объ стороны; она — деревянная. Внутри куча раздълена подобнымъ же образомъ, какъ чешская стодола. Въ срединъ чешской стедолы находится млатъ, или гумно (ладонь по - русски), а по объчмъ сторонамъ его перны (закромы, мъста для складки сноповъ). Въ кучъ среднее поле убито, какъ ладонь, а въ срединъ его углублено огнище (очагъ), или оджокъ, обложенное камнями съ тъмъ. чтобы горящія дрова и пепелъ не разносились по всему земляному полу кучи. Въ одномъ изъ боковыхъ отдъленій кучи находится комора, гдъ хранятся различные инструменты (орудія) и лучшая одежда. мучница («амбаръ») и обильпица («кошъ»). Противуположное отдъленіе назначено для общаго обиталища домашнихъ. Изъ него, въ то время какъ открылись врата въ кучу, и мы вступили въ «огниште», вышли двъ молодыя особы. Одна изъ нихъ—дочь хозяина, другая невъста (молодая сноха).

Дочь—стройная, здорово развившаяся дѣвица, съ непокрытою головою; черныя волосы ея заплетены въ двѣ длинныя косы, и одѣта только въ ризу (длинную одежду), очень искусно сотканною, домашняго полотна. Риза опоясана кожанымъ поясомъ съ серебряною застежкою (пряжкою) старинной формы. На—босо обула опонки. Рукава ризы широкіе и длинные. Если она захочетъ прикоснуться къ чему-либо, должна ихъ завернуть (подобрать); при каждомъ легкомъ движеніи ея пластически выступаютъ хорошо сформированные мускулы.

Обѣ вѣжливо (почтительно) привѣтствовали сначала хозяина. а потомъ и насъ. Дочь взяла «буцатъ» (ведро) и отошла за водой. Невѣста пришла, чтобы послужить свекру (тестю) и его гостямъ. Приноситъ намъ каменныя сидѣнья ближе къ огнищу, спрашиваетъ свекра, не нужно - ли разуть его, распоясать, или инымъ чѣмъ послужить ему. Затѣмъ самъ хозяинъ принесъ лагвичку (графинчикъ) дома паленой (выкуреной) ракіи и чествовалъ насъ. (Обычай, какъ

уже заведено, предписываеть невъсть, въ первый годъ брака избъгать своего мужа и вмъсто того особенно заботливо служить его отцу, матери (свекрови) и братьямъ (деверямъ). Это служеніе чрезъгодъ оканчивается, когда «невъста» становится уже матерью).

Въ жиломъ отдълении кучи остававшияся дома женщины пряли, ткали, вышивали. Это отдъление вверху раздълено на два яруса, въ которые вели лъстницы изъ огнища; тамъ каждый ярусъ въ свою очередь также раздъленъ на двъ части и каждая изъ этихъ частей была обращена въ уютный покойчикъ (коморку) для молодой четы. Здъсь я нашелъ уже книги и журналы, что свидътельствуетъ объ образовании и о томъ, что прогрессъ совмъстимъ съ патріархальною формою общественной жизни, какой представляетъ собою задруга.

Короткое посъщение задружной кучи, здъсь мимоходомъ описанное, такъ пріятно подъйствовало на меня, тронуло и воодушевило, что этимъ на нъкоторое время были заглушены всъ остальныя возмутительныя свъдънія, полученныя мною въ оккупованныхъ земляхъ. Здъсь я видълъ, что ядро народа до сихъ поръ остается неприкосновеннымъ для чуждаго вліянія. Все, къ чему въ Босніи и Герцеговинъ прикоснулся отравляющій духъ этого вліянія, гибнетъ, бъдъветъ, пропадаетъ; между тъмъ этотъ чуждый духъ тучньетъ и толстветъ. Только тамъ, гдъ людямъ удается жить своимъ стариннымъ соціальнымъ способомъ, находимъ еще спокойствіе, только тамъ еще можно противиться хозяйственнымъ бъдамъ, прилетъвшимъ съ оккупацією, подобно воронамъ и коршунамъ за войскомъ.

Отрицаніе задружной формы жизни сельскаго народа въ наукъ можетъ повести только къ тъмъ цълямъ, куда ведетъ соціальная политика боснійскаго правительства, поставившаго своею цълію затоптать этотъ главный источникъ сербской самобытности; но она оказывается совершенно ошибочною и напрасною. Господ. Пейскеръ, въ началѣ своей ученой дъятельности представлялъ доказательство того, что самобытная соціальная жизнь существовала нѣкогда и въ Чехахъ, потомъ зашелъ онъ слишкомъ далеко въ своемъ ревностномъ стремленіи отвергнуть подлинность Зеленогорской рукописи 1). Но еслибы Зеленогорская рукопись и была дъйствительно подложною, то какъ же изъ этого могло бы слѣдовать то, будто задруга не представляетъ собою сербскаго народнаго института?! Познакомившійся съ сербскою задругою ученый, прочтя Зеленогорскую рукопись, найдетъ, что сербская задруга не одинакова съ тою картиною общественной жизни, какая охарактеризована въ зеленогорской руко-

<sup>1)</sup> Зеленогорская рукопись—небольшой отрывокъ, заключающій въ себѣ 9 стихотворныхъ строкъ поэмы "Снѣмъ" и поэму "Либушинъ судъ" (112 стих. строкъ). Она издается обыкновенно вмѣстѣ съ рукописью Краледворскою (напр. изд. Ганки, Прага, 1861; Коренекъ, Прага 1870; изд. Ганки "Полиглотта краледвор. рукописи", Прага 1876).

писи, но странно было-бы отсюда отрицать задругу, какъ институтъ сербской народной жизни. Совершенно неумъстно и напрасно заниматься здъсь сравненіемъ сербскаго задружнаго быта съ бытомъ чешскимъ, рисующимся въ Зеленогорской рукописи болъе подробно, чъмъ мы это сдълаемъ.

Уже 1-й стихъ «Снъма»: «Вшакъ отъ свей челеди войеводи» 1) не соотвътствуетъ сербской задружной жизни. Въ задругъ бываетъ нъсколько отцовъ, и одинъ изъ нихъ составляетъ главу задруги. Между тъмъ также бываетъ, что старъйшиною задруги состоитъ не отець, но жена. Этоть стихь обнаруживаеть несоотвътствие между чешскимъ и сербскимъ языками также и въ филологическомъ отно-шеніи. Сказуемое «войводити» въ сербскомъ языкъ употребляется только въ сложеніи съ предлогами «за» и «роз»: завойводити (сдълать воеводою) и розвойводити (лишить должности воеводы); подобно: «запопити» — «розпонити», «завладычити», «розвладычити» и т. д. Значеніе же «войводою быти»—исполнять воинскую должность въ сербскомъ языкъ выражается глаголомъ: «войводовати» (подобно сербскому и чешскому «царствовати, кралевати, пановати, дъдовати и т. д.). Чешскій глаголь «войводити» — поздивищаго происхожденія и произведенъ изъ существительнаго «вевода», смънившее первоначальное названіе «войвода». «Веводити» въ Зеленогорской рукописи нужно расширить въ «войеводити», чтобы сдълать его болъе старымъ. Но въ старомъ чешскомъ языкъ, если предположимъ единство духа славянскихъ языковъ въ старое время, соединение (двухъ словъ въ одно) «войводити» не употреблялось безъ предлога. А если скажемъ: «войе водити», то имъетъ предъ собою уже два слова, не соединенныя въ одно и смыслъ ихъ нужно понимать именно, какъ предложенія, а не сказуемаго только. Если мы будемъ читать этотъ стихъ Снъма такъ: «вщакъ отъ свей челеди войе водити», то получимъ тоже неправильный смыслъ, потому что каждый отецъ войевъ све челеди не водилъ, точно также, какъ не каждый отецъ былъ старъйшиною своей челяди.

Но заподозрѣнность въ передѣлкѣ Зеленогор. Рукописи не даетъ права воспользоваться ею для доказательства того, будто чехи въ старое время не имѣли задружной жизни. Добросовѣстный изслѣдователь найдетъ много доказательствъ того, что чехи дѣйствительно имѣли ее и, на основаніи слѣдовъ ея существованія онъ можетъ составить цѣлую картину старинной чешской задружной жизни.

<sup>1)</sup> Проф. І. Коринекъ (Rukopis Lelenohorsky a Kralodvorsky, Praha 1870) стихъ этотъ "vsiak ot svej čelědi vojevodi" объясняетъ такимъ образомъ: vsiak=vsak, vsaky, kazdy (всякъ, всякій, каждый); ot-otec\*(отецъ); svej (= своей); čeled'=lid domaci (обитатели дома, семейства съ прислугою); vojevoditi=byti hlavou, neb načeľnikem (быть главою, или начальникомъ).

Перевод.

Если бы кто отрицаль это, то оказался бы недостаточно добросовъстнымь.

Докторъ медицины Вацлавъ Говорка въ Прагѣ сообщилъ миѣ о томъ, что на Рыхновску и въ наши дни возникла сельская задруга. Въ своемъ нисьмѣ ко миѣ онъ сообщилъ слѣдующее: «Дѣло было въ чешскомъ имѣны, называющемся «на Прашивкахъ» въ общинѣ Домашинѣ. Старѣйшиною задруги былъ двоюродный братъ моего отца, именемъ Дусиль. Бывши мальчикомъ, я съ своимъ отцомъ навѣщалъ Дусиловъ и удивлялся большему числу членовъ этого семейства. Сыновья дяди были частю женатыми, частю холостыми. Женатые жили съ своими семействами въ одномъ и въ томъ же великомъ семействѣ. Пока былъ живъ старый Дусиль, всѣ они жили вмѣстѣ—въ достаткѣ и въ согласіи. По смерти же стараго Дусиля задруга распалась; наслѣдники раздѣлились и самое имѣнье продали садовнику изъ Черниковичъ Ліему. Бывшіе члены задруги скоро совершенно обѣднѣли

Господинъ Говорка, по моей просьбѣ, недавно разыскалъ, какимъ образомъ возникла эта задруга. Эту задругу завелъ самъ собою старый Дусиль: она не была наслѣдственною и существованіе этой

задруги ограничивалось только временемъ жизни Дусиля.

Быть можеть, если бъ изслѣдователи соціальныхъ основъ быта внимали не однимъ только книгамъ, но также и дѣйствительной жизни, подобныхъ случаевъ возникновенія чешской задруги въ настоящее время нашли бы больше. Но останемся при этомъ одномъ случаѣ. Старый Дусиль на Прашивкахъ, основывая свою задругу, поступалъ или инстинктивно и придумалъ задругу изъ своей головы, или же онъ былъ наученъ кѣмъ-нибудь о задружной жизни. Въ первомъ случаѣ: проявился на дѣлѣ его неоспоримый соціальный смыслъ старославянскій; во второмъ же: дается доказательство того, что задружная форма жизни и въ настоящее время въ нашей землѣ, столь долго обладаемой феодализмомъ, можетъ быть благодарно возобновлена. А кромѣ того доказывается еще и то, что и внѣ сербской земли задруга даетъ возможность обезпечить участникамъ ея благобыть.

Творческая соціальная сила въ народѣ сорбскомъ, при всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, столь элементарно могущественна, что только съ сожалѣніемъ можно отнестись къ оккупачному правительству за то, что оно работаетъ противъ задруги и желаетъ извратить ее ¹). Весь правительственный аппаратъ здѣсь усиливается

<sup>1)</sup> Цѣлостность большихъ крестьянскихъ семействъ, къ несчастію, не охраняется нынѣ и въ Россіи. Такихъ громадныхъ семействъ, какія были 20—15 лѣтъ сему назадъ: Карпа Лукина (въ дер. Холоповъ некоуз. волости, Мологск. у., Ярославск. губ.) и Василья Терентьева (въ дер. Шеинъ, Климотин. вол., Мышк. у, Яросл. губ.), я уже не встрѣчалъ потомъ въ этихъ волостяхъ.

Перев.

нодъйствовать разрушающимь образомъ на задружную жизнь. Уряды помогають дѣленію задругь; агенты правительства ходять по селеніямь и совѣтують народу дѣлиться; они пользуются также и легкомысліемъ женщинъ съ тѣмъ, чтобы онѣ побуждали своихъ мужей къ раздѣлу съ задругою. Въ томъ же родѣ дѣйствуютъ воинская служба и правительственная школа. Всеже задруга противится этому; даже можно указать на случаи, что, въ виду враждебныхъ вліяній, задруги даже укрѣпляются. Задруга, какъ и прежде, обезпечиваетъ всѣмъ своимъ членамъ сравнительный благобытъ и безопасность. Раздѣлы же плодятъ безземельныхъ (бобылей) и расширяютъ бѣдноту.

Противъ сербской задруги въ Босніи и Герцеговинъ оккупація ведетъ неудачный бой, потому что не можетъ во всей Австро-Венгріи указать на что-нибудь такое, что могло бы казаться масст всего оккупованнаго обывательства желательнымъ. За время турецкаго господства обывательство испытывало много недобраго, много притъсненій и безпорядковъ. Но опо поминтъ и о томъ, что, не взирая на государственныя отношенія всякаго рода, въ тынъ (въ заградь) семейной связи (едноты) существовали тогда добрые порядки, обычаи, нравы и дисциплина, - что своею взаимностью обывательство было сохранено отъ произвола помъщиковъ и государственныхъ чиновниковъ, а изъ своей работы оно добывало себъ дъйствительно скромный достатокъ. При новыхъ же отношеніяхъ, съ которыми познакомила обывательство оккупація, благобыть сосредоточивается только въ рукахъ единичныхъ личностей и постепенно увеличивается у нихъ чрезмъру, но благобыть всего обывательства не только не возрастаеть, но скорве страшно падаетъ. А народное представление о своемъ нынъшнемъ соціальномъ положеній со времени оккупаціи и унаслъдованное представление о добромъ общественномъ порядкъ до оккупации всегда будуть этоть факть неравенства владжнія и неравныхъ результатовъ работы объяснять темъ, что ныне единичныя личности высасывають жизненный сокъ изъ тысячей лицъ и живутъ на ихъ счетъ. Оккупація никогда не удовлетворить общественныхъ нуждъ оккупованнаго обывательства тъми средствами, какими до сихъ поръ пользуется. Но она также не умертвить и самобытности народа и не усынить. не удушить того источника, изъ котораго черпаются и религіозныя воззрѣнія оккупованныхъ. — изъ котораго постоянно черпается освъжение ихъ языка, а также и обычая, — изъ котораго и которымъ живетъ эта народность со всѣми особенностями своего быта. Оккупація достаточно сильна только на то, чтобы задержать развитіе самобытности оккупованныхъ, но слаба для того. чтобы изгладить ихъ самобытность.

Оккупація можеть увѣнчаться успѣхами только тогда, когда поставить свои успѣхи на почву самобытности оккупованнаго обывательства и будеть развивать тѣ культурныя зачатки, которые составляють

отличительныя черты обывательства. Всякая другая работа не поведеть къ добру ин для оккупованныхъ, пи для оккупачниковъ. Возбраненіе правильному народному развитію тамъ, гдѣ всѣ признаки народности сохранены во всей полнотѣ, гдѣ народъ имѣетъ и свой языкъ, и свою вѣру, и свои обычаи, и свой общественный порядокъ, своимъ послѣдствіемъ можетъ имѣть только одну задержку развитія народа, возпикновеніе иѣкоторыхъ неправильностей (аномалій) въфункціяхъ народной жизни; но народной души нельзя ни уничтожить, ни передѣлать.

Изъ здравыхъ самобытныхъ основъ, какъ это мы видъли въ средніе въка, изъ боя съ чужнми, непримиримыми порядками, возникло боснійское богомильство. Изъ одинаковыхъ же причинъ въ наше время возникло назаренство — воскресшее богомильство. А всеже творческій соціальный смыслъ народа и на нашихъ глазахъ работаетъ очень правильно.

Правильнымъ соціальнымъ движеніемъ, соотвътствующимъ самобытности и духу народа, у сербовъ стало основаніе «земледъльческихъ задругъ», главная заслуга которыхъ въ Сербіи принадлежить Косту Таушановичу и Михаилу Аврамовичу; въ Хорватін же и Уграхъ среди сербовъ - Таушановичу. Земледъльческія задруги Яша Томилъ называетъ «разумнымъ назоренствомъ». Въ нихъ принципъ старой семейной задруги соединился съ принципомъ индивидуалистическимъ. Задруги свободно встають изъ побужденій ощущаемой обществомъ нужды. Цалью ихъ стало тоже не одна взаимная хозяйственная помощь, но также и расширеніе и сохраненіе между членами независимости. А это уже сообщаеть этой новой народно-соціальной дѣательности очень глубокій и оправдывающій ихъ смыслъ, досель характеризовавній каждое славянское стремленіе къ соціальной реформъ. Сербскія земледъльческія задруги могуть быть рекомендованы оккупаторамъ и потому, что на всемъ западъ: въ Нъмеччинъ, Франціи, Англіи и Испаніи, замъчается нынъ подобное же стремленіе къ сдруженію земледъльческих в сословій. Это та же самая организація земледъльческаго сословія, основу которой даль въ Намеччина Рейфейзень, понявшій инстинктомъ или размышленіемъ то, что сельское сословіе не получитъ благобыта и успъха безъ хозяйственнаго сдруженія съ цълями взаимности. Основою рейфейзовскаго сдруженія служить условіе, чтобы всѣ члены основательно были знакомы между собою, потому что иначе взаимопомощь и взаимная порука не возможны. Это то же самое основаніе, на которомъ покоится и задруга, потому что въ старое время, когда земли были мало заселенными, каждое семейство составляло общество и члены его, конечно, знали другъ друга. Но задруга могла быть открыта и для человъка, не принадлежавшаго къ семьъ, составлявшей задругу. Здъсь — доказательство того, что она имъла своею цълію соціальную организацію и имъла

хранить не одну только патріархальную семью во всей ея широтѣ, но и самое общество. Новый періодъ жизни, когда населеніе стало всюду густымъ и столкновенія съ людьми и общинами стали болѣе удобными, чъмъ встарину, кругъ задруги долженъ былъ открыться не только для членовъ одного семейства, но и для другихъ задругъ и единичныхъ личностей, не находившихся въ семейной задругъ, и не помышлявшимъ о заложеніи своихъ собственныхъ задругъ Такимъ образомъ возникли нынъшнія сербскія земледъльческія задруги, которыя нынъ въ Сербін, также въ Хорватіи, Славоніи и Войводинъ, открываютъ сельскому жителю приличный благобыть, такъ что этому завидують другія народности этихъ земель.

Предъ моими глазами органъ сербскихъ земледъльческихъ задругъ, издаваемый ихъ центральнымъ управленіемъ на Смедеревъ и редактируемый Михаиломъ Аврамовичемъ. Я съ утъщениемъ констатирую, что каждая страница его даетъ доказательство того, что эта организація имѣеть своею цѣлію улучшеніе не одного только матеріальнаго благобыта. но также и общественной нравственности, къ чему у сербовъ вообще относится и сохранение правилъ православной церкви. Замъчательно то обстоятельство, что сербы заботятся объ этомъ сами безъ кураторства духовенства. Въ задругъ не терпится ни пьяница, ни картежникъ, ни блудодъй, ни прелюбодъй, тъмъ менъе человъкъ нечистый на руку по отпошенію къ чужому имуществу. При полной личной свободъ членовъ, между ними соблюдается строгость нравовъ прямо назарянская. Вслъдствін этого земледъльческимъ задругамъ принадлежитъ преимущество предъ назарянскими обществами также по основамъ народнымъ, религіознымъ, соціальнымъ и моральнымъ.

Превращение сербскихъ семейныхъ задругъ въ такъ называемыя земледъльческія задруги составляеть столь замічательное соціальное явленіе, что на него должны обратить вниманіе и соціологь и политикъ и прежде всего тотъ, кто помогъ въ этомъ сербамъ, или по крайней мъръ среди сербовъ считается учредителемъ ихъ. Обновлениемъ задруги и приспособленіемъ ея къ современнымъ условіямъ жизни блистательно констатируется врожденный соціальный смысль сербовъ, которые въ томъ періодъ, когда провозглашается девизъ, что стремленія народныя, религіозныя и материнскаго языка должны уступить стремленіямъ хозяйственнымъ, доказали, что на Балканахъ и въ тъхъ частяхъ Австро-Венгріи, гдв обитають сербы, они составляють элементь гораздо болъе способный къ хозяйственной работъ и организаціи, чъмъ ихъ народные и политические конкуренты, — болъе снособными, въ сравненіи не только съ хорватами, но также и мадьярами, которые въ этомъ отношеніи испытываютъ только чисто-отрицательныя послъдствія, какъ это ранъе было доказано. Съ этимъ должны считаться какъ друзья, такъ и враги сербскаго народа. А что касается Босніи и Герцеговины, то правительству ихъ серб-

скими земледъльческими задругами данъ безупречный образчикъ того, какъ оно должно проводить аграрную и соціальную политику, чтобы она стала благотворною для оккупованнаго обывательства.

Къ земледъльческимъ задругамъ сербскіе соціальные реформаторы пришли не инымъ путемъ, какъ только обходомъ межниковъ, на которыхъ написаны имена: Дасалль и Марксъ. Послѣ первоначальнаго недовърія къ своему они вдругъ поняли, что соціальное движеніе должно выходить изъ прочувствованныхъ нуждъ наиближайшаго своего общества: общества собственнаго своего народа.

Заключая эту главу, я высказываю твердую надежду на то, что какъ чешскіе, такъ и вообще западно-славянскіе соціальные реформаторы, обратится къ изученію соціальной славянской исторіи и самобытныхъ соціальныхъ славянскихъ формъ, сохранившихся въ особенности у сербовъ и русскихъ 1). Этою работою, которая нелегка и некоротка, нашему народному пробужденію будетъ данъ новый взлётъ и глубина, а въ 20-е столѣтіе докончитъ (спасительную работу 19-го столѣтія.

*Прага и Карло-Вары*. 1901 г. Августа 4 д.

<sup>1)</sup> Какая иронія судьбы: Западная Европа собирается уже учиться у русскаго мужичка: а русская аграрная интеллигенція все—еще держится взглядовъ, будто идеалы и образцы въ хозяйственной области на Западв! Что же теперь долженъ чувствовать русскій мужичекъ, которому не даютъ жить по своему унаслѣдованному порядку и насильно хотятъ сдѣлать его европейцемъ?!



## Наиболье вредныя изъ замьченныхъ погрышностей.

|      | cmp  | ока |                  |                      |
|------|------|-----|------------------|----------------------|
| cmp. |      |     | Напечатано:      | Должно читать:       |
| 3    | _    | 9   | въ оккупаціи и   | въ оккупаціи, но и   |
| 6    | 15   | _   | на ходу          | на бъгу              |
| 7    |      | 8   | уже сомнъваюсь   | уже не сомнъваюсь.   |
| -9   |      | 1   | Магачъ           | Могачъ.              |
| 10   | 9-10 | _   | увъренность, что | увъренность въ томъ, |
| 11   |      | 12  | дубровицкой      | дубровницкой         |
|      |      | 8   | Требита          | Требина              |
| 12   | 3    |     | ее безъ копаре   | е и безъ копаре      |
| _    | 7    |     | фіокриста        | фіакриста            |
| 15   |      | 3   | герцеговина      | Герцеговина          |
| 18   |      | 7   | за которыя       | въ которыхъ          |
| 19   |      | 7   | изъ              | ихъ                  |
| 23   | _    | 19  | не навидятъ      | ненавидятъ           |
| 25   | 13   |     | на которые       | на которыя           |
| 27   |      | 4   | телеграфное      | телефонное           |
| 32   |      | 13  | платить          | платятъ              |
| 33   | 18   |     | извъстные        | извъстныя            |
| 34   | 5    |     | культуртрегора   | культуртрегера       |
| 35   |      | 16  | погубили себя    | погубили бы себя     |
| 36   |      | 6   | призирать        | презирать            |
| 37   | 7    |     | по чему          | почему               |
| _    | _    | 10  | мужъ ея былъ     | мужъ былъ ея         |
| 38   | _    | 12  | ни что           | ОТРИН                |
| 39   | 10   |     | въ одиночествъ   | въ одноженствѣ       |
| 40   | 1    |     | такъ же          | также                |
| 42   | 20   | _   | цивиллизацію     | цивилизацію          |
| 44   | -    | 16  | мѣленка          | меленка              |
| 50   | 4    | _   | можетъ           | амежом               |
| 53   |      | 19  | войдутъ          | выйдутъ              |
| 57   | _    | 14  | оккупованныя     | оккупованные         |
| 58   |      | 10  | не дозволяетъ    | не дозволяетъ имъ    |
| 59   |      | 4   | новыя            | новые                |
| 60   | _    | 21  | капиталы, но не  | капиталы,—не         |
| _    | _    | 8   | и вообще         | и сказанному вообще  |
| 61   | 7    |     | высвободится     | высвободился         |
| _    | _    | 16  | основы           | нравственные устои   |
| 62   |      | 10  | Болканамъ        | Балканамъ            |
| 66   | 14   |     | потому           | потому что           |

 $cmpo\kappa \alpha$ 

|      | cmpc          |       |                                |                            |
|------|---------------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| cmp. | сверх.        | сниз. | Напечатано:                    | Должно читать:             |
| 72   | 8             |       | недостойности                  | недостойными               |
| 76   |               | 3     | потребленіи                    | истребленіи                |
| 78   |               | 16    | скромную добычу                | скромной добычи            |
| _    | -             | 13    | аккупованныхъ                  | оккупованныхъ              |
| 79   |               | 18    | Преосв. Арсеній                | Преосв. Movceй             |
| 80   |               | 19    | осмѣлился                      | осмъливался                |
|      |               | 13    | оброзомъ                       | образомъ                   |
| 84   | _             | 17    | все то что,                    | все то, что                |
| 88   | 9             |       | расплогаетъ                    | распложаетъ                |
| 90   | 9             |       | возрождаютъ                    | возбуждаютъ                |
| 91   | 3             |       | Вранковичъ                     | Бранковичъ                 |
| 94   | 13            |       | своимъ и                       | своимъ положевіемъ и       |
| 96   | 6             |       | мирфы                          | мирты                      |
|      | 8             |       | Коллая                         | Каллая                     |
| 98   | 9             |       | также                          | такъ же                    |
| 101  |               | 3     | черцеговинецъ                  | герцеговинецъ              |
| 104  |               | 2     | Во всѣхъ                       | Со всѣхъ                   |
| 108  |               | 12    | Das isi                        | Das ist                    |
| 110  | 13            |       | просвященія                    | просвъщенія                |
|      |               | 2 .   | отпускалъ                      | оставлялъ                  |
| 112  |               | 5     | венгерской                     | венеціанской               |
| 113  | 16            |       | составляетъ                    | составляютъ                |
| 114  |               | 12    | Черногорію.                    | Черногоріи.                |
| 115  |               | 17    | поспособствала                 | поспособствовала           |
| 123  | 5             |       | слѣдующія                      | слъдующіе                  |
| 130  | $\frac{22}{}$ |       | кыни                           | иные                       |
| 132  | 7             |       | пахатной землъ                 | пахотной земли             |
| 133  | _             | 6     | ограрныя                       | аграрныя                   |
| 135  | 15            |       | наслъдственное въ              | наслъдственнымъ въ семьв и |
| 400  | 2             |       | семьъ, но                      | V                          |
| 138  | 2             |       | дълаютъДолиничъ                | дълаетъ Джиничъ            |
|      | 20            |       | внемени                        | времени                    |
| 140  | 2             | _     | проходилъ                      | приходилъ                  |
| 150  | 19            | 17    | Коссовскомъ                    | Косовскомъ                 |
| 153  |               | 17    | раскоши                        | роскоши                    |
| 160  |               | 11    | поясь                          | поясъ                      |
| 100  | _             | 8     | долату                         | доламу                     |
| 166  |               | 15    | кобаницу                       | кабаницу                   |
| 168  | _             | 24    | нарь                           | царь                       |
| 173  | 5             | _     | староною                       | стороною<br>неропхамъ      |
| 175  | 10            |       | неропхалъ                      | ограниченъ                 |
| 170  | 11            | _ 0   | ограничаемъ                    | себры                      |
| 176  | _             | 8     | сербы                          | роскошь                    |
| 181  | 9             | _     | раскошь                        | непримиримомъ              |
| 182  | 11            | 10    | непримиримымъ<br>реллигіознымъ | религіознымъ               |
| 191  | _             | 19    | реллигознымъ                   | Pomiriodini                |









3 0112 094470181